

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

P G 3467 M4 S6 1908 MAIN









DER TOD PAUL I.

YOU

D. S. MERESCHKOWSKI

**UR QUUR CONTRACTO DE SANTO DE PROPOSO DE PR** 

Preis 1,50 Mark Illiam J. M. 50 mb.

Д. C. MEPERROBCRIЙ

Смерть Павла І

BERLIN
J. LADYSCHNIKOW
VERLAG

Въ нашемъ издательствъ выходять нодъ редакціей А. Б. Левина, русскаго врача въ Висбаденъ:

# Спутники по нъмецкимъ курортамъ.

Поступили въ продажу:

Серія І.

.№ 1.

### Висбаденъ.

Цъна 1 мар. 20 пф.

Серія ІІ.

No 1.

## Меранъ-Арко. Гризъ-Боценъ.

Цѣна 1 м. 20 пф.  $(1^{1}/_{2}$  Kr.)

Продаются на всёхъ вокзалахъ и во всёхъ магазинахъ, торгующихъ русскими книгами.

22222222

#### Печатаются

и вь ближайшемъ будущемъ поступятъ въ продажу новыя книги:

М. Горькій — Послідніе.

М. Горькій — Жизнь ненужнаго человіка.

#### Der Tod Paul I.

Schauspiel von D. Mereschkowski

# D. Merezhkovski Д. MEPEЖКОВСКІЙ

# SMEPTЬ ПАВЛА I

Пьеса въ пяти действіяхъ

**BERLIN** 

Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow

1908

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

JAN 3 .1, 19.

Право собственности внѣ Россіи закрѣщено за авторомъ во всѣхъ странахъ — гдѣ это допускается существующими законами.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Übersetzungsrecht in fremde Sprachen.

Den Bühnen gegenüber Manuskript.

Das Aufführungsrecht ist vom Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow, Berlin W. 15 zu erwerben.

PG 3467 My S6 1908 MAIN

836 M559 1908

#### царство звъря.

- І. Павель І.
- II. Александръ I.
- III. Николай I (Декабристы).

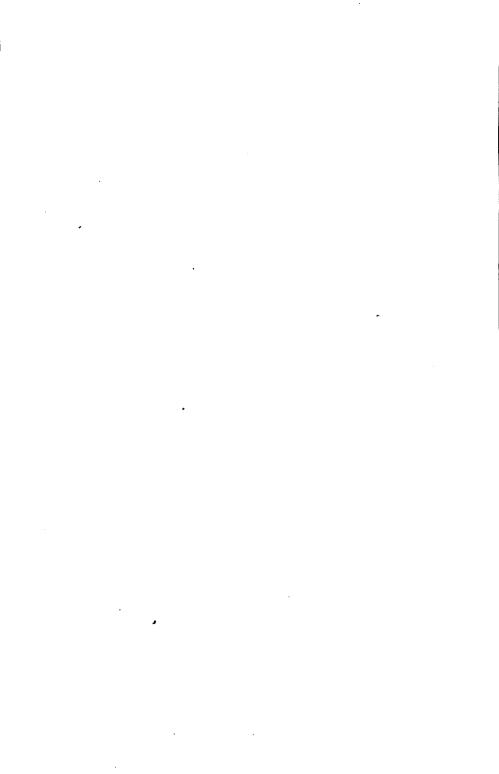

## Первое дъйствіе

Первая картина

Вахтъ-парадъ. Площадь передъ Михайловскимъ замкомъ. Въ глубинѣ — замокъ и Лѣтній садъ. Справа деревья, караульная будка и шлагбаумъ, полосатые, въ три цвѣта — красный, черный, бѣлый. Слѣва — крыльцо экзерциргауза со ступеньками, колонками и стеклянною дверью. Раннее зимнее утро. Сѣрое небо. Вдали слышны барабаны и трубы.

Павелъ, императоръ. Александръ и Константинъ — великіе князья, сыновья Павла. Гр. Паленъ, военный губернаторъ Петербурга. Депрерадовичъ, генералъ, командиръ Семеновскаго полка. Талызинъ, генералъ, командиръ Преображенскаго полка. Кн. Яшвиль, капитанъ гвардіи артиллерійскаго батальона. Мамаевъ, генералъ. Тутолминъ, полковникъ. Фельдфебель. Солдаты.

Александръ и Константинъ стоять на крыльцъ, гръясь у походной жаровни.

КОНСТАНТИНЪ. Звъремъ былъ вчера, звъремъ будетъ и сегодня.

АЛЕКСАНДРЪ. Вчера троихъ засъкли кнутомъ.

КОНСТАНТИНЪ. Однихъ кнутомъ, другихъ — шпицрутеномъ. А впрочемъ, наплевать, всё тамъ будемъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Холодно, холодно, у-у! Рукъ не согръешь. Намедни генералъ Кутузовъ ухо отморозилъ, едва саломъ оттерли.

КОНСТАНТИНЪ. А у нѣмца Канабиха штаны примерзли. Одна пара лосинъ; самъ съ утра моетъ; не высохли, да на морозѣ-то и примерзли; чуть съ кожей не отодрали; деньщикъ деретъ, а нѣмецъ оретъ. Ну, да подѣломъ ему, сволочи: какъ собака на людей кидается; одному солдату усъ выщипнулъ съ мясомъ, другого за носъ укусилъ. А впрочемъ, наплевать...

АЛЕКСАНДРЪ. Вороны-то въ Лътнемъ саду какъ раскаркались! Върно, къ оттепели. Когда вътеръ съ юга и оттепель, то батюшка сердится.

КОНСТАНТИНЪ. Нынче не отъ вътра, чай, а отъ княгини Гагариной. Вчера поссорились.

АЛЕКСАНДРЪ. У меня письмо отъ нея къ батюшкъ.

КОНСТАНТИНЪ. Хорошо, что письмо. Коли сердиться будеть, отдай. Родинка, родинка — все наше спасеніе...

АЛЕКСАНДРЪ. Какая родинка?

КОНСТАНТИНЪ. А на правой щекъ у княгинюшки. Я думалъ сперва, мушка; да нътъ, настоящая родинка, и прехорошенькая...

АЛЕКСАНДРЪ. Тише, тише — идетъ.

КОНСТАНТИНЪ. Спрячемся. Авось, не увидить.

АЛЕКСАНДРЪ (крестясь). Господи помилуй! Господи помилуй!

Солдаты марширують. Входить Павель, махая военною тростью.

ПАВЕЛЪ. Разъ-два, разъ-два, лѣвой-правой, лѣвой-правой, разъ-два! (Останавливаясь.) Смирно-о!

Изъ шеренги въ шеренгу повторяется команда: «Смирно-о! Смирно-о!»

ПАВЕЛЪ. Стой, равняйся!

Солдаты останавливаются и равняются.

ПАВЕЛЪ. Строить фронтъ захожденіемъ взводовъ! Направо кругомъ маршъ!

Солдаты марширують въ противоположную сторону. Барабанъ.

ПАВЕЛЪ (махая тростью). Разъ-два, разъ-два, лѣвойправой, лѣвой-правой, разъ-два! Ноги прямо, носки вонъ! Штыкъ равняй, штыкъ равняй! Ноги прямо, носки вонъ! Разъ-два, разъ-два, лѣвой-правой, лѣвой-правой, разъ-два!

Павелъ уходитъ.

КОНСТАНТИНЪ. Гляди-ка, Саша: двѣнадцатъ шеренгъ, какъ равняются! Самъ бы король Прусскій позавидовалъ. Ахъ, чортъ побери, вотъ это по-нашему, по-Гатчински! А, все-таки, бытъ бѣдѣ...

АЛЕКСАНДРЪ. А что?

КОНСТАНТИНЪ. Аль не замѣтилъ, въ углу рта жилка играетъ? Какъ у него эта жилка заиграетъ, такъ быть бѣдѣ... Я намедни въ Лаврѣ кликущу видѣлъ, монахи го-

ворять — бъсноватый: такая же точно жилка; когда подняли Чашу, упаль и забился...

АЛЕКСАНДРЪ. Что ты, Костя? Неужели батюшка?... КОНСТАНТИНЪ. Тс-тс. Идетъ.

Входить Павель, окруженный свитою: командиры Преображенского полка Талызинь, Семеновского Депрерадовичь, артиллерійскій полковникь, кн. Яшвиль, военный губернаторы Петербурга, графъ Паленъ и другіе. Солдаты строются во фронть.

ПАВЕЛЪ. Преображенскаго командира сюда!

Талызинъ подходить къ Павлу.

ПАВЕЛЪ. Свѣдалъ я, сударь, что вашего полка господа офицеры вездѣ разглашають, будто не могутъ ни въ чемъ угодить. А посему извольте имъ объявить, что легкій способъ кончить сіе — вовсе кинутъ, предоставя имъ всегда таковыми оставаться, каковы прежде мерзки были, что и не премину. Кто не хочетъ служить, поди прочь — никого не удерживаютъ.

ТАЛЫЗИНЪ. Ваше величество...

ПАВЕЛЪ. Молчать! Когда я говорю, слушать, сударь, извольте, а не умничать. Съ удивленіемъ усматриваю, что въ исправленіи должности вашей вы все еще старыхъ обрядовъ держитесь, кои боле четырехъ леть искоренить стараюсь. Только въ передней да пляске обращаться, шаркать по паркету умете.

ТАЛЫЗИНЪ. Государь...

ПАВЕЛЪ. Молчатъ! Я изъ васъ Потемкинскій духъ, сударь, вышибу! Туда зашлю, куда воронъ костей не заносилъ.

> Павелъ, съ Депрерадовичемъ, кн. Яшвилемъ и прочею свитою, кромъ Талызина и Палена, уходять.

ПАЛЕНЪ. За что это васъ, генералъ?

ТАЛЫЗИНЪ. Солдать не въ ногу ступилъ, а у другого растегнулась пуговица.

ПАЛЕНЪ. За пуговицу, — вотъ такъ штука, неугодно ли стаканъ лафита!

ТАЛЫЗИНЪ. Не служба, а каторга! Въ отставку — и кончено!

ПАЛЕНЪ. Да, крутенько, крутенько. А все-таки съ отставкой погодите ка, ваше превосходительство. Такіе люди, какъ вы намъ теперь нужны особенно. (На ухо.) Эта кутерьма долго существовать не можетъ...

Депрерадовичъ вбъгаеть, запыхавшись.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Бѣда! Бѣда! ПАЛЕНЪ. Что такое?

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Въ девятой шеренгъ чортъ дернулъ поручика скомандоватъ вмъсто: «Дирекція направо» — «Дирекція нальво». И пошло, и пошло. Люди съ шагу сбились, ошалъли отъ страха, команды не слушаютъ; командиры, какъ угорълые, мечутся. А государь только кричитъ:

«Въ Сибирь!»

ПАЛЕНЪ. Помните, господа, въ прошломъ-то году Измайловскому полку скомандовалъ: «Направо кругомъ маршъ — въ Сибирь!» Такъ въдь и пошелъ весь полкъ къ Московской заставъ и дальше по тракту, — остановили только у Новгорода. Вотъ и теперь, пожалуй, — прескверная штука, неугодно ли стаканъ лафита!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Пропали, пропали мы всъ!

Солдаты марширують. Входить Павелъ.

ПАВЕЛЪ. Смирно-о!

Солдаты останавливаются.

КОНСТАНТИНЪ (на ухо Александру). Жилка-то, жилка, смотри! Ну, теперь только держись!

АЛЕКСАНДРЪ (крестясь). Господи помилуй! Господи помилуй!

ПАВЕЛЪ. Въ пятой шеренгъ фельдфебель — коса не по мъркъ. За фронтъ!

Фельдфебеля подводять къ Павлу.

ПАВЕЛЪ. Что у тебя на затылкѣ, дуракъ? ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (заикаясь). К-коса, ваше величество. ПАВЕЛЪ. Врешь! Хвостъ мышій. Мѣрку!

Подають палочку для измёренія косъ. Мёрить.

ПАВЕЛЪ. Вмъсто десяти вершковъ, семь. Букли выше середины уха. Пудра ссыпалась, войлокъ торчитъ. Какъ же ты съ этакой прической во фронтъ явиться смълъ, чучело гороховое?

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (заикаясь). П-парикмахеръ...

ПАВЕЛЪ. Я тебъ покажу, сукинъ сынъ, парикмахера! Букли долой! Косу долой! Все долой!

Срываеть съ фельдфебеля парикъ и топчеть ногами.

ПАВЕЛЪ. Срамъ! Срамъ! Срамъ! Битъ нещадно! Двъсти... триста... четыреста палокъ! Генералъ Мамаевъ!

Входить Манаевъ.

ПАВЕЛЪ. Извольте, сударь, слъдить за экзекуціей. Туть же на мъстъ, безъ промедленія. Съ васъ взыщется.

> Уходить. Фельдфебеля ведуть въ экзерциргаузъ.

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (падая на колѣни передъ Александромъ). Ваше высочество, тридцать лѣтъ въ походахъ. У свѣтлѣйшаго князя Суворова. На штурмѣ Измаила раненъ... И какъ собаку, палками! Ужъ лучше разстрѣляли бы!... Батюшка, смилуйтесь!

АЛЕКСАНДРЪ (закрывая лицо руками). Господи! Господи!

**МАМ**АЕВЪ (толкая ногой фельдфебеля). Ступай, чорть, ступай! (Солдатамъ.) Ну-ка, ребята, живъе!

Солдаты втаскивають фельдфебеля въ дверь экзерциргауза. Туда же — Мамаевъ.

АЛЕКСАНДРЪ. А въдь онъ его запореть, Костя?

КОНСТАНТИНЪ. Запоретъ. Скотина прелютая. Отца не пожалъетъ, только бы выслужиться. Ну гдъ старику четыреста палокъ выдержать! Да, жаль... А впрочемъ, наплеватъ — всъ тамъ будемъ... Да ты письмо-то княгини Гагариной, что ли, скоръе бы отдалъ? Авось, подобръетъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Сейчасъ.

Входить Яшвиль.

ПАЛЕНЪ. Что съ вами, князь?

ЯШВИЛЬ. По щекъ меня...

ПАЛЕНЪ. Ай, ай! Воть и кровь! Должно быть, зубъ вышибъ. Примочку бы, а то распухнетъ. И за что васъ такъ?

ЯШВИЛЬ. За цвътъ мундирной подкладки у нижняго чина... Сего тиранства терпътъ не можно! Честью клянусь, онъ мнъ за это...

ПАЛЕНЪ. Не говорите-ка лишняго... А я вамъ лучше вотъ что скажу. (Отводя Яшвиля въ сторону.) Подлецъ, кто говоритъ, молодецъ, кто дълаетъ!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Господа, глядите: за Тутолминымъ съ палкою гонится, между шеренгами. Точно въ пятнашки играютъ. Сюда бъгутъ.

Полковникъ Тутолминъ вбегаетъ.

ТУТОЛМИНЪ. Не выдавайте! Убьеть!

· Перескакиваеть черезъ шлагбаумъ и убъгаеть.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ (въ догонку Тутолмину). Въ манежъ бъти — на съновалъ спрячешься.

КОНСТАНТИНЪ. Ну, съ Богомъ, съ Богомъ, Сашенька. Вотъ онъ — ступай!

АЛЕКСАНДРЪ. Не подождать ли, Костя? Видишь, съ палкой. Прибьеть.

КОНСТАНТИНЪ. Экій ты, братецъ, мямля. Чего з'ввать? Сколько еще народу перепортитъ. (Подталкивая Александра.) Да ну-же, ступай!

АЛЕКСАНДРЪ (крестясь). Господи, помилуй! Господи помилуй!

Павелъ вбътаеть съ поднятою тростью.

ПАВЕЛЪ. Держи! Держи!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Кого?

ПАВЕЛЪ. Тутолминъ, сукинъ сынъ! Гдъ онъ?

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Здесь нетъ, государь.

ПАВЕЛЪ. Врете! Сюда пробъжалъ. Я самъ видълъ. ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Никакъ нътъ, ваше величество.

Александръ подходить къ Павлу и подаеть письмо.

АЛЕКСАНДРЪ. Батюшка...

ПАВЕЛЪ. Къ чорту!

АЛЕКСАНДРЪ. Отъ княгини Гагариной...

ПАВЕЛЪ. Давай.

Павелъ читаетъ письмо. Депрерадовичъ всходить на крыльцо и становится рядомъ съ Константиномъ.

КОНСТАНТИНЪ (крестясь). Заступи, Царица Небесная! Заступи, Аннушка!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Кажись, дъйствуеть.

КОНСТАНТИНЪ. Да, лицо посвътлъло. Усмъхается. Ну, слава Богу, слава Богу. Вывезла родинка... Молодецъ Аннушка!

ПАВЕЛЪ. Monseigneur.

АЛЕКСАНДРЪ. Sire?

ПАВЕЛЪ. На одно словечко, ваше высочество. Графъ фонъ-деръ-Паленъ, извольте команду принять. А я сію минуту....

Всѣ уходять, кромѣ Константина и Депрерадовича. Павель береть Александра подъруку.

ПАВЕЛЪ. Ты имѣешь много благородства въ сантиментахъ Сашенька — ты меня поймешь... Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ такъ мало знають люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается подъ симъ священнымъ именемъ!...

Отходять.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. А тамъ-то, за дверью, слышите, ваше величество, экзекуція...

КОНСТАНТИНЪ. Да, воеть бѣдняга, какъ овца подъ ножомъ. Извергъ Мамайка, должно быть, съ него теперь третью шкуру спускаеть...

ПАВЕЛЪ. Анна, Анна! Твой образъ вездъ предо мною. Мое сердце бъется и въчно будетъ биться для тебя одной. Кто изъ смертныхъ, кто станетъ рядомъ съ оною женщиною, несравненною въ чувствахъ моихъ? Никто изъ земнородныхъ. Богъ и она!... Понимаешь, другъ мой, Сашенька?

АЛЕКСАНДРЪ. Понимаю, батюшка. Ахъ, чего бы стоила жизнь человъковъ, если бы любовь не услаждала ее бальзамомъ своимъ!...

ПАВЕЛЪ. Вотъ, вотъ именно — бальзамъ!

Отходять.

КОНСТАНТИНЪ. Спълись, видно. На эти дъла Сашка — мастеръ: ему бы актеромъ быть... А тотъ-то все воетъ! ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Просто мочи нътъ, ваше высочество. Отойдемте, ради Христа.

КОНСТАНТИНЪ. Нельзя. Батюшка, не дай Богь, увидить, подумаеть, что подслушивали. Теперь мѣшать ему не надо, пусть наговорится до-сыта. (Прислушиваясь.) Какъ будто затихъ?... Нѣть, опять, пуще прежняго. Тьфу, даже слушать противно!... А впрочемъ, наплевать — всѣ тамъ будемъ... ПАВЕЛЪ. Я отдаренъ отъ природы сердцемъ чувствительнымъ, Сашенька. Однажды увидълъ я маленькую фіалку: она стояла подлъ скалы, покрыта камнями, гдъ ни одна капля росы не освъжала ее. И свъжая меланхолія обняла мою душу, слеза упала изъ глазъ моихъ на тотъ цвъточекъ, и онъ, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя къ Аннъ...

> Барабанъ. Солдаты маршируютъ. Входитъ Паленъ и прочіе командиры. Офицеры на ходу салютаютъ Павла эспантонами.

ПАВЕЛЪ. Молодцы, молодцы! Видишь, Саша, — пробралъ ихъ, какъ слъдуеть, и подтянулись. — Разъ-два, разъ-два, ноги прямо, носки вонъ, лъвой-правой, разъ-два. — Молодцы! Утъшили! Лучше не надо!

Военная музыка.

ПАВЕЛЪ (махая тростью, напъваеть).

Ельникъ, мой ельникъ, Частый мой березникъ, Люшеньки-люли!

КОНСТАНТИНЪ. Ну, Ельникъ запѣлъ, — значитъ, выгорѣло. Только бы теперь Сашка не мямлилъ.

Константинъ дълаетъ знакъ Александру за спиной Павла.

АЛЕКСАНДРЪ. Осмълюсь ли, батюшка?...

ПАВЕЛЪ. Говори, братецъ, не бойся.

АЛЕКСАНДРЪ. Простите, ваше величество, тъхъ, кто сегодня провинился...

ПАВЕЛЪ. Прощаю.

АЛЕКСАНДРЪ. И фельдфебеля...

ПАВЕЛЪ, Всъхъ.

Александръ цълуетъ руку Павла и отходитъ къ Константину.

АЛЕКСАНДРЪ. Скорѣе, Костя! КОНСТАНТИНЪ. Ну, братъ, не поздно ли?

> Константинъ входить въ дверь экзерпиргауза.

ПАВЕЛЪ. Графъ фонъ-деръ-Паленъ! Послѣдней экзерциціей я, сударь, весьма доволенъ: изряднехонько командовать изволили. Благодарю и виновныхъ прощаю. (Командирамъ.) А если погорячился, сказалъ что лишнее, такъ и вы, господа, съ меня не взыщите. (Солдатамъ.) Смирно-о! Стой, равняйся!

Солдаты останавливаются. Музыка стихаетъ.

ПАВЕЛЪ. Спасибо, ребята.

СОЛДАТЫ. Рады стараться, ваше величество! ПАВЕЛЪ. По чаркъ вина, по фунту говядины.

СОЛДАТЫ. Ура!

Солдаты марширують. Музыка.

ПАВЕЛЪ (напѣваетъ).

Ельникъ, мой ельникъ, Люшеньки-люли!

Уходить. Изъ двери экзерциргауза — Константинъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Ну что?

КОНСТАНТИНЪ. Еле дышетъ. Фельшеръ говоритъ, — до завтра не выживетъ. Я велълъ — въ лазаретъ. АЛЕКСАНДРЪ. Господи! Господи!

Слѣва, изъ-за стѣны экзерциргауза, выносять на походныхъ носилкахъ Фельдфебеля, покрытаго рогожею; справа марширують солдаты съ музыкой и знаменами.

СОЛДАТЫ. Ура! Ура!

ПАЛЕНЪ (командирамъ, указывая на знамена и носилки). Какъ въ древнемъ Римѣ: Ave, Caesar, morituri te salutant. КОНСТАНТИНЪ. Что ты, Саша? АЛЕКСАНДРЪ. Оставь, оставь...

Александръ опускается на ступеньки крыльца, закрываеть лицо руками и плачеть.

КОНСТАНТИНЪ. Вишь, разнюнился! Экая баба!... (Помолчавъ.) Ну, перестань, перестань же, ну, миленькій, ну, Сашенька, голубчикъ! Не стоитъ же, право... Наплевать, — всё тамъ будемъ!

АЛЕКСАНДРЪ. Не могу! не могу! не могу! пАЛЕНЪ. Поздравляю, господа, съ царскою милостью: всъхъ простилъ.

ЯШВИЛЬ. Онъ-то простилъ, да мы...

ПАЛЕНЪ. Тише, тише, князь. Вы опять за свое. Вспомните-ка лучше, что я вамъ сказалъ давеча: подлецъ, кто говоритъ, молодецъ, кто дълаетъ!

Занавъсъ.

## Первое дъйствіе

Вторая картина

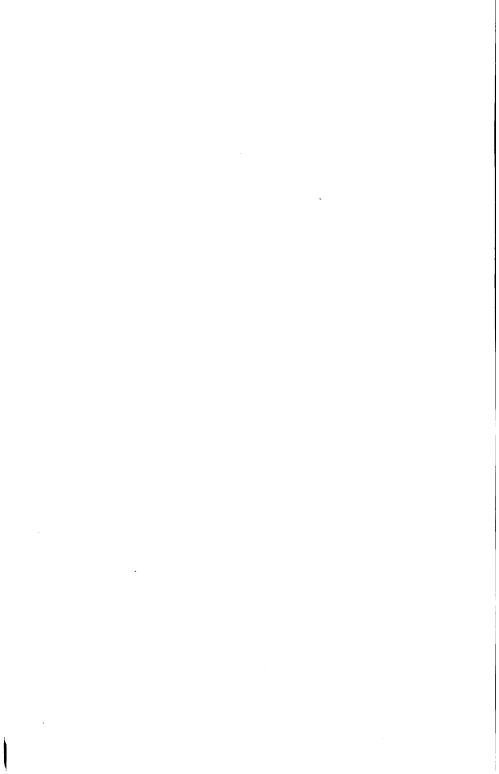

## Первое дѣйствіе

Вторая картина

Кабинетъ Александра въ Михайловскомъ замкъ. Въ глубинъ — окно на садъ и Фонтанку. Слъва — дверь во внутренніе покои великаго князя; справа — на лъстницу, ведущую въ покои государя.

Александръ. Елизавета, великая княгиня, жена Александра. Павелъ. Паленъ. Александръ лежитъ на канапа, съ книгой въ рукахъ. Елизавета, у окна, играетъ на арфъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Что это, Лизхенъ?

ЕЛИЗАВЕТА. Изъ Ореея въ аду пъснь Евридики. А ты не спалъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Нътъ, такъ только дремлется. Читать темно.

ЕЛИЗАВЕТА. Да, темно. Ужъ сколько дней солнца не видно. Живемъ, какъ въ подземельи.

АЛЕКСАНДРЪ. Что же ты не играешь? Я люблю мечтать подъ музыку.

ЕЛИЗАВЕТА. Ты любишь мечтать. Лежать и мечтать...

АЛЕКСАНДРЪ. Канапэ старенькій, еще отъ бабушки, а удобный. Какъ ляжешь, такъ бы и не вставалъ...

ЕЛИЗАВЕТА (глядя въ окно). Небо низкое, темное, точно каменное; а деревья подъ инеемъ, бѣлыя, какъ въ саванѣ. — Евридика, Евридика подъ сводами ада... Мужикъ идетъ, шапку снялъ. Удивительно, что люди шапки снимаютъ передъ дворцомъ. На морозѣто сколько, должно быть, простудилось... Ну, а что же Руссо?

АЛЕКСАНДРЪ. Руссо? Знаешь, я все о немъ думаю. Первобытное состояніе натуры... Ахъ, для чего не родились мы въ тъ времена, когда всъ люди были пастухами и братьями.

ЕЛИЗАВЕТА. Какъ старикашка Куракинъ поетъ:

Берега кристальной рѣчки, И пастушки и овечки...

АЛЕКСАНДРЪ. Не смъйся, Лизанька. Развъ не правда, что въ простотъ натуры сердце живъе чувствуетъ

все то, что принадлежить къ составу истиннаго счастья, вліяннаго благодітельнымъ Существомъ въ сосудъ жизни человіческой?...

ЕЛИЗАВЕТА. Вліяннаго, вліяннаго . . . Какъ ты хорошо говоришь, Саша.

АЛЕКСАНДРЪ. Ахъ, единая мечта моя — когда воцарюсь, покинуть престолъ, отречься отъ власти, показать всёмъ, сколь ненавижу деспотичество, признать священныя Права Человека — les droits de l'Homme, даровать Россіи конституцію, республику — все, что хотятъ, — и потомъ уёхать съ тобою, милая, бёжать далеко, далеко... Тамъ, на берегахъ Рейна или на голубой Юре, въ пустынной хижине, обвитой лозами, протечетъ наша жизнь, какъ восхитительный сонъ, въ объятіяхъ природы и невинности!...

ЕЛИЗАВЕТА. Да, да, въ пустынной хижинъ... А вотъ кто-то опять безъ шапки идетъ, върно, чиновникъ — шуба съ орденомъ. А кучеръ въ саняхъ двумя руками правитъ, шапку держитъ въ зубахъ. Удивительно! А солдатъ у шлагбаума бъетъ бабу. Баба плачетъ, а солдатъ бъетъ. Долго, долго. Смотрътъ скучно. А небо все ниже да ниже... Евридика, Евридика подъ сводами ада...

Перебираеть струны. Молчаніе.

АЛЕКСАНДРЪ. О чемъ ты думаешь? — Знаешь, Лизхенъ, когда ты говоришь, мнъ все кажется, что ты о другомъ думаешь...

ЕЛИЗАВЕТА. О другомъ? Нътъ. А, впрочемъ, не знаю, можетъ быть, о другомъ... Ахъ, струна оборвалась. Нельзя больше игратъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Поди сюда.

ЕЛИЗАВЕТА (подходя къ Александру). Ну, что?

АЛЕКСАНДРЪ. Какъ тебѣ это бѣлое платье къ лицу! Когда ты такъ стоишь надо мною, свѣтлая, свѣтлая, въ сумеркахъ, то какъ будто Евридика или Психея.

ЕЛИЗАВЕТА. Vous êtes trop aimable, Monseigneur! А рукъ не цълуйте. Оставьте, ненадо. Помните, намедни

сказали, что мы съ вами, какъ братъ и сестра. Братъ и сестра...

АЛЕКСАНДРЪ. Но, въдь все-таки, Лизхенъ...

ЕЛИЗАВЕТА. Да, все-таки. А правда, что, когда Константинъ цълуетъ руки женъ, то ломаетъ и кусаетъ ихъ, такъ что она кричитъ отъ боли?

АЛЕКСАНДРЪ. Кто тебъ сказалъ?

ЕЛИЗАВЕТА. Она сама. А раньше, будто бы онъ забавлялся тёмъ, что въ манежё изъ пушки стрелялъ живыми крысами?

АЛЕКСАНДРЪ. Зачъмъ ты, Лизхенъ?...

ЕЛИЗАВЕТА. Затъмъ, что не хочу быть Психеей. Слышите, не хочу! Надовло, опротивъло... Амуръ и Психея какой вздоръ! (Молчаніе.) А какъ-то разъ въ слякоть ъхалъ въ каретъ чиновникъ, въ мундиръ, при шпагъ, съ орденами. А на встръчу государь. Кучеръ не успълъ остановить. Чиновникъ разбилъ стекло, чтобы крикнуть, выпрыгнулъ, поскользнулся и упалъ лицомъ въ грязь. А о бригадиршъ Лихаревой слышали?

АЛЕКСАНДРЪ. Не помню.

ЕЛИЗАВЕТА. Деревенька у нихъ подъ Петербургомъ. Мужъ заболѣлъ, жена пріѣхала въ городъ за докторомъ. Государь тоже встрѣтился, — кучеръ не остановилъ. Бригадиршу посадили на съѣзжую. Отъ страха заболѣла горячкою. Мужъ умеръ, а жена сошла съ ума.

АЛЕКСАНДРЪ. Ужасно!

ЕЛИЗАВЕТА. Да, ужасно. «А впрочемъ, наплевать», какъ говоритъ вашъ братецъ. Мы въдь всъ рабы — и тотъ мужикъ безъ шапки, и я, и вы. Рабы... или нътъ, крысы, которыми Константинъ заряжалъ свою пушку. Выстрълитъ, и что отъ крысъ останется?

АЛЕКСАНДРЪ. Господи! Господи!

ЕЛИЗАВЕТА. Отъ раздавленныхъ крысъ пятно кровавое... Какая гадость!... Я, кажется, съ ума схожу,

какъ бригадирша Лихарева. Всё мы сходимъ съ ума. Лучше не думать... Лежать и мечтать...

Берега кристальной рѣчки, И пастушка и овечки...

(Падая на колъни и закрывая лицо руками.) Скучно, скучно, скучно, Сашенька!...

Дверь направо отворяется безшумно. Входить Павель и останавливается на порогъ.

АЛЕКСАНДРЪ (обнимая Елизавету). Лизанька, дѣвочка моя бѣдная...

ПАВЕЛЪ. Амуръ и Психея!

Александръ и Елизавета вскакивають.

АЛЕКСАНДРЪ. Что это?...

ЕЛИЗАВЕТА. Государь!...

ПАВЕЛЪ. Испугались, друзья мои? Думали — привидъніе?

АЛЕКСАНДРЪ. Простите, ваше величество. Темно. Я свъчей...

ПАВЕЛЪ. Ненадо. (Елизавета хочетъ уйдти.) Куда вы, сударыня? Вы намъ не мѣшаете.

Елизавета отходить къ окну.

ПАВЕЛЪ (взявъ книгу). Это что? Руссо. А это? Брутъ, трагедія господина де-Вольтера. (Читаеть.) ... Rome est libre. Il suffit. Rendons grâce aux dieux. Значитъ: «Царя убили, и слава Богу». — Кто подчеркнулъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Не могу знать, ваше величество. Книга отъ бабушки. Не она ли сама изволила?

ПАВЕЛЪ. Все-то у васъ отъ бабушки, сударь, и сами вы — бабушкинъ внучекъ. А исторію царевича Алексѣя помните? Вотъ подлинная трагедія, не то что Вольтеровы глупости! Сынъ возсталъ на отца, и отецъ казнилъ сына. Помните?

АЛЕКСАНДРЪ. Помню.

ПАВЕЛЪ. Ну то-то же! А все-таки перечесть не мъшаеть. Ужо пришлю... Кстати, правда ли, что у васъ и въ полку Вольтера почитывають?

АЛЕКСАНДРЪ. Виноватъ, государь. Одно только сочиненіе, Кандидъ. При бабушкъ отпечатано.

ПАВЕЛЪ. Опять бабушка!... У кого найдено?

АЛЕКСАНДРЪ. Измайловскаго полка у штабсъ-капитана Пузыревскаго.

ПАВЕЛЪ. Ну и что же?

АЛЕКСАНДРЪ. Книга въ корпусной пекарив сожжена — сдъланъ выговоръ.

ПАВЕЛЪ. Что толку — выговоръ отъ васъ, когда и сами вы, сударь, Вольтера читаете? Каковъ попъ, таковъ и приходъ. Однако, шутки въ сторону, наблюдатъ извольте впредь, дабы изъ чиновъ управленію вашему ввъренныхъ, чтеніемъ таковымъ упражняться никто не осмѣливался. Понеже слухи до меня доходятъ, что французскими натуральной системы книгами многіе господа военные заражены, по домамъ ходятъ въ платъи партикулярномъ, фраки и жилеты носятъ, явно изображая тъмъ развратное свое поведеніе. Вотъ каковы, сударь, слъдствія философической вольности или, лучше сказать, бъщенства, коимъ вводится язва моральная, правила безбожныя и возмутительныя, буйственное воспаленіе разсудка, какъ то показало намъ правленіе богомерзкое во Франціи и оные режисиды, изверги человъчества, въ злодъяніи, учиненномъ надъ королевскою особою!...

АЛЕКСАНДРЪ. Батюшка...

ПАВЕЛЪ. Молчать! Я знаю, сударь, что вы — якобинецъ, но я разрушу всѣ ваши идеи!... Да, знаю, знаю все — и то, какъ бабушкины внучки спятъ и видятъ во снѣ конституцію, республику, Права Человѣка, а того не разумѣютъ, что въ оныхъ Правахъ заключается духъ сатанинскій, уготовляющій путь Звѣрю, Антихристу. О, какъ страшенъ сей духъ! Никто того не знаетъ, я знаю, я одинъ! Богъ мнѣ открылъ, и Богомъ клянусь, искореню, истреблю, сокрушу, или я не буду Павелъ I!

АЛЕКСАНДРЪ. Батюшка, я никогда...

ПАВЕЛЪ. Лжешь! Кто писалъ? (Показываетъ письмо.) Говори кто?

АЛЕКСАНДРЪ. Я... но не моя воля...

ПАВЕЛЪ. А чья?

АЛЕКСАНДРЪ. Бабушки.

ПАВЕЛЪ. Чортова бабушка!

АЛЕКСАНДРЪ. Государь, ваша покойная матушка...

ПАВЕЛЪ. Да, знаю: мать отца убила и меня, сына, въ Шлиссельбургъ хотъла заточить, въ тотъ самый каземать, гдъ нъкогда страдальца безвиннаго, Іоанна Антоновича задавили, какъ крысу въ подпольи. Тридцать лътъ я томился въ смертномъ страхъ, ждалъ яда, ножа или петли отъ собственной матери и глядълъ, какъ оная шлюха, со своими любовниками, цареубійцами, надъ памятью отца моего ругается, — глядълъ и терпълъ, и молчалъ... Тридцать лътъ, тридцать лътъ!... Какъ только Богъ сохранилъ мнъ разсудокъ и жизнь?... И ты былъ съ нею... Вотъ что значитъ слова сіи. Читай: «Всею кровью моею не могъ бы я заплатить за все то, что вы для меня сдълали и еще сдълать намърены». — Это значитъ: меня съ престола спихнутъ, чтобъ тебя...

АЛЕКСАНДРЪ (падая на колѣни). Батюшка! Батюшка! Никогда я не хотѣлъ... Да развѣ вы не видите, я и не теперь не хочу... Отрѣшите, умоляю васъ, Богомъ заклинаю, отрѣшите меня отъ престола, избавьте, помилуйте!...

ПАВЕЛЪ. Лжешь, негодяй, опять лжешь! (Занося тростъ.) Я тебя!...

ЕЛИЗАВЕТА (удерживая Павла за руку). Какъ вамъ не стыдно?...

ПАВЕЛЪ (отталкивая Елизавету). Прочь!...

ЕЛИЗАВЕТА. Рыцарь Мальтійскаго ордена — женщину?...

ПАВЕЛЪ (отступая). Да, рыцарь... Вы правы, сударыня. Прошу извиненія. Погорячился. Какая вы, однако,

смѣлая. Я и не зналъ. Психея — и вдругъ!... Миѣ это понравилось. Я бы хотѣлъ, чтобы такъ всѣ... Благодарю. Ручку позвольте, ваше высочество. — Что? Не бойтесь, не укушу. Я еще не кусаюсь... ха-ха!

Павелъ цълуеть руку Елизаветы и кланяется съ изысканною въжливостью.

ПАВЕЛЪ. J'ai l'honneur de vous saluer, Madame, Monseigneur, — еще разъ прошу извиненія. (Отходя къ двери.) А въдь вы туть надо мною, пожалуй, смъяться будете вдвоемъ, Амуръ и Психея? — Ну чтожъ, смъйтесь на здоровье! Rira bien qui rira le dernier... А исторію царевича Алексъя я вамъ, сударь, пришлю. Почитайте-ка, сравните съ Брутомъ!

Уходить.

ЕЛИЗАВЕТА. Шуть!

АЛЕКСАНДРЪ. Тише, тише! Пожалуй, подслушаеть. ЕЛИЗАВЕТА (открывая дверь и заглядывая). Ушелъ.

Паленъ входить слѣва.

ПАЛЕНЪ. Не онъ, а я подслушивалъ. Простите, ваши высочества, — по должности военнаго губернатора...

Елизавета уходить налѣво. Александръ сидить на канапа, опустивъ голову на руки. Молчаніе.

ПАЛЕНЪ. Прескверная штука, не угодно ли стаканъ лафита!

АЛЕКСАНДРЪ. Знаеть все?

ПАЛЕНЪ. Ну, все, не все, а кое-что. Не сегодня, впрочемъ, такъ завтра узнаетъ. И тогда пропали мы.

АЛЕКСАНДРЪ. Что же дълать? Что же дълать?

ПАЛЕНЪ. Спешить. Остаются не дни, а часы. Нашъ планъ вы знаете: овладеть особой императора, объявить больнымъ и принудить къ отречению отъ престола, дабы передать оный вамъ. Не отъ себя говорю, а отъ сената, войска, дворянства — отъ всего народа россійскаго, коего желаніе единственное — вид'єть Александра императоромъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Принудить? Вы его не знаете: онъ скоръе умреть...

ПАЛЕНЪ. Отъ жестокихъ болѣзней — леченіе жестокое, если не отречется, то въ Шлиссельбургъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Что вы, что вы, графъ?...

ПАЛЕНЪ. Будьте покойны, государь: караулъ изъ нашихъ — не выдадутъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Я не о томъ, а не хочу, слышите, не хочу, чтобы вы такъ со мной говорили о батюшкъ!...

ПАЛЕНЪ. Ахъ, вотъ что! Слушаю-съ. (Помолчавъ.) Я знаю теперь, чего вы не хотите, а чего хотите, все-таки не знаю.

АЛЕКСАНДРЪ. Ничего, ничего я не хочу! Оставьте меня въ поков...

ПАЛЕНЪ. Бывають случаи, ваше высочество, когда ничего не хотъть безумно или преступно...

АЛЕКСАНДРЪ. Какъ вы, сударь, смете?...

ПАЛЕНЪ. Я говорю то, что велитъ мив должность гражданина и подданнаго.

АЛЕКСАНДРЪ (вскакивая и топая ногами, подобно Павлу). Вонъ! Вонъ! Не могу больше терпъть, не могу, не могу!... Не хочу быть орудіемъ вашихъ низостей! Вы — измънникъ! Никогда не подыму я руки на государя, отца моего! Лучше смерть! Сейчасъ иду къ батюшкъ, все донесу...

ПАЛЕНЪ. Ну, мы, кажется, всё сходимъ съ ума. — Я человёкъ откровенный, ваше высочество, хитрить не умёю: что на умё, то и на языкё. Говорилъ съ вами прямо и прямо взойду на эшафотъ! Честь имёю кланяться.

Идеть налвво къ дверямъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Петръ Алексвевичъ! Петръ Алексвевичъ!

Паленъ останавливается въ дверяхъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Нъть, ничего... Ступайте, ступайте!
Паленъ уходить. Александръ падаеть на
канапэ и лежить, уткнувшись лицомъ въ подушку. Входить слъва Елизавета.

ЕЛИЗАВЕТА. Ну, что, какъ? Решили?

Александръ молчить. Елизавета обнимаеть его и гладить по головъ.

ЕЛИЗАВЕТА. Мальчикъ мой, мальчикъ мой бъдненькій...

АЛЕКСАНДРЪ. Не могу, не могу, не могу, Лизхенъ!... ЕЛИЗАВЕТА. Что же дълать, Саша? Надо...

АЛЕКСАНДРЪ (приподнимаясь и глядя на нее пристально). А если кровь?

ЕДИЗАВЕТА. Лучше кровь, лучше все, чъмъ то, что теперь! Пусть наша кровь...

АЛЕКСАНДРЪ. Не наша... (Молчаніе.) Что же ты молчишь? Говори. Или думаешь, что мы должны черезъ кровь?...

ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю...

АЛЕКСАНДРЪ. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... Молчи, не смѣй... Если ты скажешь, Богъ не проститъ...

ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю, простить ли Богь, но мы должны.

Занавъсъ.

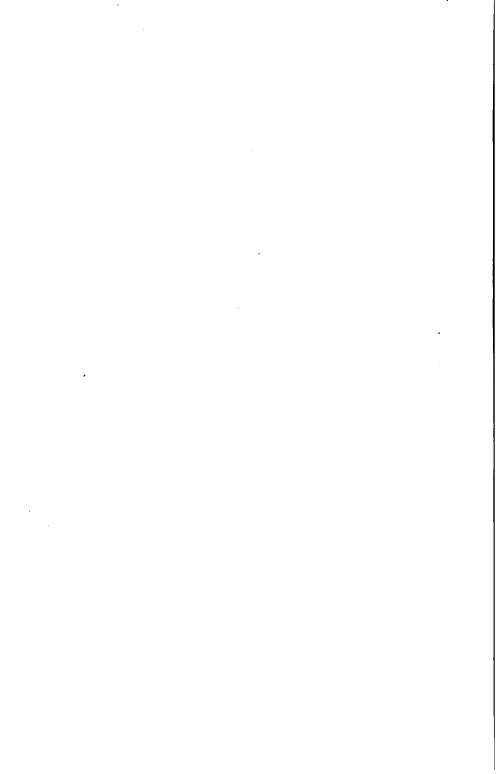

## Второе дѣйствіе

Зала въ Михайловскомъ замкъ. Полукруглая колон нада изъ бълаго мрамора. Двъ ниши по бокамъ — справа со статуей Венеры, слъва — Флоры. Три двери: одна въ серединъ — въ Тронную; другая справа — во внутренніе апартаменты государя; третья слъва — въ амфиладу залъ, которые сообщаются съ парадною лъстницею. По объимъ сторонамъ средней двери большія, во всю стъну зеркала. Не смотря на множество горящихъ въ люстрахъ и шандалахъ восковыхъ свъчей, полумракъ отъ густого тумана.

Концертный вечеръ. Издали слышится музыка Гайдана, Чимарозы, Моцарта. Кавалеры — въ придворныхъ мундирахъ, шитыхъ золотомъ, въ пудръ, букляхъ, чулкахъ и при шпагахъ; дамы — въ бълыхъ, съ тонкимъ золотымъ или серебряннымъ узоромъ, греческихъ туникахъ, съ голыми руками и шеями, съ босыми ногами въ сандаліяхъ.

Императрица Марія Өеодоровна, великая княгиня Елизавета, великіе князья Александръ и Константинъ — въ нишъ подъ статуей Венеры. Ихъ окружаютъ фрейлины Щербатова и Волкова, оберъ-церемоніймейстеръ гр. Головкинъ, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ, шталмейстеръ кн. Голицынъ, отставной церемоніймейстеръ гр. Валуевъ, оберъ-шталмейстеръ гр. Кутайсовъ, военный губернаторъ гр. Паленъ и другіе придворные.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Что это какъ темно, графъ? ГОЛОВКИНЪ. Туманъ отъ сырости, ваше величество. Зданіе — новое, сразу не высущишь.

ЕЛИЗАВЕТА. А мит правится тумант — бълый мутный, точно опаловый — отъ свъчей радуга, и люди — какъ привидънія...

ГОЛИЦЫНЪ. Туманъ и на дворѣ — зги не видать.

ВАЛУЕВЪ (полуслѣпой дряхлый старикъ, говоритъ, шамкая). Девятнадесятый въкъ! Девятнадесятый въкъ! Нынче дни все такіе туманные, темные. А въ старину, бывало, и зимой-то какъ солнышко свътитъ! Помню, разъ у окна въ Эрмитажъ стою, — солнце прямо въ глаза; а покойная государыня подошли и шторку опустили собственными ручками. «Что это, говорю, ваше величество, вы себя обезпокоили?» — А она, матушка, улыбнулась такъ ласково, — одно солнце тамъ, на небъ, а другое здъсь, на землъ... Отжили, отжили мы красные дни!...

Входить статсъ-дама гр. Ливенъ.

ЛИВЕНЪ. Извините, ваше величество. Уфъ, съ ногъ сбилась!... Присяду.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Что съ вами, Шарлота Карловна?

ЛИВЕНЪ. Заблудилась въ корридорахъ да лъстницахъ...

ГОЛОВКИНЪ. Немудрено — сущій лабиринтъ.

ЛИВЕНЪ. Заблудилась, а туть часовые, какъ гаркнуть: «Вонъ!» Прежде «Къ ружью!» командовали, а теперь: «Вонъ!» Съ непривычки-то все пугаюсь. Подхватила юбки и ну бъжать, споткнулась, упала и колънку ушибла.

Смерть Павла I.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Ахъ, бѣдная! Потереть надо арникумъ.

КОНСТАНТИНЪ. А я думалъ, привидъніе.

ЛИВЕНЪ. Какое привидъніе?

КОНСТАНТИНЪ. Туть, говорять, въ замкъ ходить. Батюшка сказывалъ...

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Taisez vous, Monseigneur, — cela ne convient pas.

ВОЛКОВА. Ахъ, ваше величество, зачёмъ вы на ночь? Я ужасти, какъ ихъ боюсь...

НАРЫШКИНЪ. О привидъніяхъ надо спросить Кушелева: онъ — фармазонъ, съ духами водится. Давеча отмънно изъяснилъ намъ о достиженіи къ сверхнатуральному состоянію черезъ пупокъ...

ГОЛИЦЫНЪ. Какъ черезъ пупокъ?

НАРЫШКИНЪ. А ежели, говорить, на собственный пупъ свой глядъть да твердить: Господи помилуй! — то узришь-де свътъ Өаворійскій.

ГОЛИЦЫНЪ. Чудеса!

ЩЕРБАТОВА. Не чудеса, а магнетизмъ. Въ Парижъ господинъ Месмэръ втыкаетъ иголки въ сомнамбулу, а та не чувствуетъ и все угадываетъ.

НАРЫШКИНЪ. Есть и у насъ тутъ въ Малой Коломнъ гадальщица...

ВАЛУЕВЪ. Девятнадесятый въкъ! Девятнадесятый въкъ! Чертовщина вездъ завелась...

ЩЕРБАТОВА. Вы, господа, ни во что не върите, у васъ нынче все — «натура, натура». А мив бы хоть однимъ глазкомъ заглянуть на тотъ свътъ, что тамъ такое? L'inconnu est si séduisant!...

ГОЛИЦЫНЪ. Когда умремъ, сударыня, времени будетъ довольно на неосязаемость, душеньки наши набродятся досыта. А пока живы, милъе намъ здъшнія «Душеньки».

ЩЕРБАТОВА. Ну васъ, шалунъ, отстаньте...

Гофъ-фурьеры вбёгають изъ дверей справа, машуть руками и шикають.

ГОФЪ-ФУРЬЕРЫ. Его величество! Его величество! Всѣ становятся въ рядъ; дамы присѣдаютъ, кавалеры кланяются. Музыка играетъ маршъ. Павелъ, подъ руку съ кн. Анной Гагариной, проходитъ черезъ толпу, едва отвѣчая на поклоны и садится рядомъ съ Анной, въ нишѣ подъ статуей Флоры.

ПАВЕЛЪ. Аннушка, моя улыбочка...

Хочетъ взять руку Анны.

АННА. Не надо, не надо, государь, — увидять.

ПАВЕЛЪ. Пустъ видятъ! Я ничего не вижу, не слышу, не знаю, кромъ тебя. Ты осчастливила жизнь мою. Только ты, достойнъйшая изъ женщинъ, могла влить кроткія чувствованія въ сердце мое, только при взоръ твоемъ родились въ немъ добродъти, какъ цвъты рождаются при майскомъ солнцъ. Я хотълъ бы здъсь, ногъ у твоихъ, Анна...

АННА. Ради Бога, ваше величество. Государыня смотрить...

ПАВЕЛЪ. Аннушка, моя улыбочка, отчего ты такая грустная? О чемъ думаешь?...

АННА. Я думаю... Ахъ нътъ, простите, ваше величество... я не умъю. Я только хотъла бы, чтобы всъ знали васъ, какъ я... Но никто не знаетъ. А я не умъю... Глупая... глупая... Простите, я не такъ...

ПАВЕЛЪ. Такъ, Аннушка! (Торжественно, подымая руку и глаза къ небу.) Благодарю, сударыня, благодарю... за эти слова... Знайте, что я, умирая, думать буду о васъ!...

АННА. Павлушка, миленькій...

ПАВЕЛЪ. Ахъ, если бы ты знала, какъ я счастливъ, Анна, и какъ желалъ бы сдълать всъхъ счастливыми! Каждаго къ сердцу прижать и сказать: чувствуешь ли, что сердце это бьется для тебя? Но оно не билось бы, если бы не Анна... Да нътъ, я тоже не умъю... тоже глупый, какъ ты... Ну и будемъ вмъстъ глупыми!...

НАРЫШКИНЪ (тихо указывая на Павла и Анну). Голубки воркуютъ.

ГОЛОВКИНЪ. А у княгини-то платье — изъ алаго бархата, точно изъ царскаго пурпура.

ГОЛИЦЫНЪ. Субретка въ пурпуръ.

НАРЫШКИНЪ. Будь поумнъе, подъ башмакомъ бы его держала.

ГОЛОВКИНЪ. И башмакомъ бы въ него кидала, какъ, помните, Катъка Нелидова.

Марія Өеодоровна и Паленъ говорять въ сторонъ, тихо.

MAPIH ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Aber um Gottes willen, mein lieber Петръ Алексъевичъ, неужели возможно?...

ПАЛЕНЪ. Въ Россіи, ваше величество, все возможно. Да воть сами изволите видъть: въ Въдомостяхъ пишутъ. (Читаетъ.) «Россійскій императоръ, желая положить конецъ войнамъ, уже одиннадцать лътъ Европу терзающимъ, намъренъ пригласить всъхъ прочихъ государей на поединкъ сразиться.»

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Господи, Господи! На чемъ же они сражаться будуть?

ПАЛЕНЪ. На мечахъ или копьяхъ, что ли, какъ рыцари, бывало, на турнирахъ.

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Рыцари, турниры? Aber um Gottes willen, я ничего не понимаю!...

ПАЛЕНЪ. И я, ваше величество.

ПАВЕЛЪ (указываеть на Марію Өеодоровну и Палена). А я знаю, о чемъ они судачать.

АННА. О чемъ?

ПАВЕЛЪ. Да ужъ знаю. Давай-ка ихъ дразнить.

АННА. Ахъ, нътъ, ради Бога! И безъ того ея величество...

ПАВЕЛЪ. Надовло мнв ея величество! Не въ свое двло суется. Мозги куриные. Ей бы не императрицей быть, а институтской мадамой! (Вставая.) Пойдемъ же.

АННА. Ну зачемъ, зачемъ, Павлушка?...

ПАВЕЛЪ. А затъмъ, что весело, шалить хочется. Мы въдь съ тобой — глупенькіе, а они умные, какъ же не подразнить ихъ?

Павелъ подходить къ Маріи Өеодорови ѣ. За нимъ Анна.

ПАВЕЛЪ. Votre conversation, Madame, me paraît bien animée. О чемъ бесъдовать изволите?

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (дергая потихоньку Палена за край мундира). О новомъ прожектъ для Павловска, ваше величество: храмъ Розы безъ шиповъ...

ПАВЕЛЪ. Только о Розъ?

ПАЛЕНЪ. Начали съ Розы, а кончили...

ПАВЕЛЪ. Шипами?

ПАЛЕНЪ. Почти что такъ. Кончили вызовомъ, который вашему величеству угодно было сдёлать иностраннымъ государямъ.

ПАВЕЛЪ. Ara! Ну и какъ же вы о семъ полагаете, сударыня?

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Aber Paulchen, mein liebes Paulchen...

ПАВЕЛЪ. Извольте говорить по-русски: вы — императрица Россійская. (Молчаніе.) Отвъчайте же!

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Ахъ, Боже мой, Боже мой... Я, право, не знаю, ваше величество... Мысли мои... so verwirrt...

ПАВЕЛЪ. Ну а вы, графъ?

ПАЛЕНЪ. Въ царствование императора. Павла I Россія удивила Европу, сдълавшись не покровительницею, а защитницею слабыхъ противъ сильныхъ, утъсненныхъ противъ

утъснителей, върующихъ противъ нечестивцевъ. И сія истинно великая, истинно христіанская мысль возникла върыцарской душъ вашего величества. Поединокъ же оный — всему дълу вънецъ, воскресеніе древняго рыцарства ...

ПАВЕЛЪ. Хотите быть моимъ секундантомъ, ваше сіятельство?

ПАЛЕНЪ (цълуя Павла въ плечо). Недостоинъ, государь...

ПАВЕЛЪ. Достойны, сударь, достойны. Вы меня поняли. Да. Воскресеніе древняго рыцарства. Подъ стягомъ Мальтійскаго ордена соединимъ все дворянство Европы и крестовымъ походомъ пойдемъ противъ якобинской сволочи, отродья хамова!

ПАЛЕНЪ. Помоги вамъ Богъ, государь!

ПАВЕЛЪ. Не имъть и не имъю цъли иной, кромъ Бога. И пусть меня Донъ-Кишотомъ зовутъ — сей славный рыцарь не могъ любить Дульцинею свою такъ, какъ я люблю человъчество!... Да вотъ бъда — хитрить не умъю и съ господами политиками частенько въ дуракахъ остаюсь. За то себя и казню: любилъ кататься, люби саночки возить! Справедливостъ требуетъ сего. Не подданные за государей, а государи за подданныхъ должны кровь свою проливатъ. И я, первый, на поединкъ ономъ примъръ покажу. (Молчаніе.) А господа политики съ носомъ останутся. Меня думали за носъ водитъ, но къ несчастью для нихъ у меня носъ курносъ. (Проводя по лицу рукой.) Ухватиться не за что!...

Молчаніе.

ПАВЕЛЪ (быстро оборачиваясь и подходя къ Аннъ, напъваетъ).

Quand pour le grand voyage Margot plia bagage, Des cloches du village J'entendis la leçon: Din-di, din-don. АННА (тихо). Перестань, Павлушка, ради Бога!

ПАВЕЛЪ. А что?... Ну, не буду, не буду. Ужъ очень мив сегодня весело, — такъ бы и запрыгалъ, завертвлся на одной ножкв, императоръ Всероссійскій, какъ шалунишка маленькій. (Помолчавъ.) Примвтилъ я, что, когда сей родъ веселости найдетъ на меня, то всегда передъ печалью.

Покинешь материю утробу — Твой первый гласъ есть горькій стонъ; И отходя отсель ко гробу, Отходишь ты, стеня, и вонъ.

Стонъ и смѣхъ, смѣхъ и стонъ. Din-di, din-don!

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (тихо Палену). Aber um Gottes willen, что съ нимъ такое? Боже мой, Боже мой... я ничего не понимаю... Пожалуйста, графъ, успокойте, развлеките его...

ПАЛЕНЪ (подойдя къ Павлу). Ваше величество, курьеръ изъ Парижа, отъ господина Перваго Консула, генерала Бонапарта.

ПАВЕЛЪ. Принять, принять!

Адмиралъ Кушелевъ подходитъ къ Павлу.

ПАВЕЛЪ. Наидружественнъйшіе сантименты господина Перваго Консула... (Кушелеву.) А ты что, братецъ, головой качаешь?

КУШЕЛЕВЪ. Помилуйте, ваше величество, какое же дружество самодержца Всероссійскаго, Помазанника Божьяго, съ онымъ Бонапартомъ, проходимцемъ безъ роду, безъ племени, выскочкой, говорять, изъ той же якобинской сволочи?...

ПАВЕЛЪ. Да въдь и меня, сударь, «якобинцемъ на тронъ» зовутъ.

КУШЕЛЕВЪ. Клеветники токмо и персональные оскорбители...

ПАВЕЛЪ. Нътъ, отчего же? По мнъ пустъ такъ: представьте, господа якобинцы, что у меня красная шапка, что я вашъ главный начальникъ, — и слушайтесь меня...

Входить курьеръ Башиловъ.

БАШИЛОВЪ (ставъ на колѣни и цѣлуя руку Павла). Здравія желаю, ваше величество. Отъ господина Перваго Консула.

Подаеть письмо.

ПАВЕЛЪ (читаетъ сперва про себя, потомъ вслухъ). "La Russie et la France, en tenant aux deux extrémités du globe, sont faites pour le dominer." Да, Россія и Франція должны міръ пополамъ раздѣлить. А генерала Бонапарта законнымъ государемъ мы признать готовы. Намъ все равно, кто, — только бы государь законный. Угомонились господа французы — и слава Богу! А вѣдь давно ли, какъ нѣкій исполинъ бѣснущійся, терзая собственную свою утробу и съ остервенѣніемъ кидаясь на другихъ, наводилъ ужасъ на Европу сіе издыхающее нынѣ, богомерзкое правленіе. (Башилову.) Ну, а теперь что, какъ у васъ въ Парижѣ?

БАШИЛОВЪ. Государь, чувствованія благогов'я вы священной особ'я вашего императорскаго...

ПАВЕЛЪ. Нѣтъ, попросту, братецъ, — не бойся, говори попросту, — какъ тебъ показался Парижъ?

Башиловъ, по знаку Павла, встаетъ.

БАШИЛОВЪ. Сказать правду, ваше величество. Показался мнѣ Парижъ большимъ котломъ, въ которомъ что-то скверное кинитъ. Народъ все еще звѣрь неистовый. И вездѣ надписи, омерзѣніе вселяющія: «Вольностъ. Равенство. Братство». Церкви пусты, а кабаки да театры биткомъ набиты. Господинъ Первый Консулъ между двухъ шеренгъ солдатъ ходитъ въ Оперу, ложа запирается, какъ тюрьма. Во время Декадъ — пребольшіе парады; симъ публичнымъ образомъ показуется гражданамъ: «Вотъ я васъ, только пикни!» Въ годовщину революціи праздникъ устроили на полмилліона народа. Ночью фейерверки и транспоранты вольности горѣли всюду, но никто уже не кричалъ: «Да здравствуетъ вольность!» — а всѣ кричали: «Да здравствуетъ Бонапартъ!»

ПАВЕЛЪ. Молодецъ! Такъ ихъ и надо. Завтра же, сударь, назадъ въ Парижъ съ отвътомъ. Уповаемъ, что въ союзъ съ господиномъ Первымъ Консуломъ, даруя миръ всему міру, возстановителями будемъ потрясенныхъ троновъ и оскверненныхъ алтарей... (Кушелеву.) А ты что, сударь, опять куксишься?

КУШЕЛЕВЪ. Ваше величество, союзъ съ народомъ безбожнымъ и буйственнымъ, антихристова духа исполненнымъ....

ПАВЕЛЪ. Заладила сорока Якова. Говорятъ же тебъ, господа французы образумились.

КУШЕЛЕВЪ. Образумились, нѣть ли, что намъ до нихъ? Россія — первая держава въ мірѣ. Когда всѣ другіе народы мятутся, пребываеть отечество наше покойно, десницею Божьей хранимое. Да не дерзають же равняться съ нами оныя державы, мыльнымъ пузырямъ подобныя.

Гдѣ, гдѣ не слышно имя Россовъ? Какъ буря, міръ они прошли; Въ сто лѣтъ побѣдныхъ сто колоссовъ Во всѣхъ краяхъ имъ возрасли.

А теб'в, государь-батюшка, поб'вдителю Зв'вря Антихриста — осанна въ вышнихъ, благословенъ Грядый во имя Господне!

ПАВЕЛЪ. За патріотическія расположенія ваши, сударь, спасибо. А насчеть Антихриста, не бойся, братець, въ обиду не дамъ!

Патеръ Груберъ подходить къ Павлу.

ПАВЕЛЪ. А, святый отче, Ad-majorem-Dei-gloriam, ты откуда?

Павелъ и Груберъ, разговаривая, отходятъ въ сторону.

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА (тихо Палену). Зачёмъ опятъ пропустили этого патера? Cela ne convient pas.

ПАЛЕНЪ. Да въдь онъ, ваше величество, и безъ пропуска всюду пролъзеть.

ГОЛОВКИНЪ. Втируша.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. И о чемъ онъ съ государемъ все шепчется?

ПАЛЕНЪ. Должно быть, опять оный прожекть о возсоединени церквей.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Какое лицо!...

ПАЛЕНЪ. Да, рожа скверная: какъ его ни встретишь — быть худу.

НАРЫШКИНЪ. За то на всѣ руки мастеръ: шеколадъ варитъ, зубы лечитъ, фарфоръ склеиваетъ, церкви соединяетъ...

ГОЛИЦЫНЪ. Новый Каліостро.

ГОЛОВКИНЪ. Чорть въ рясъ.

НАРЫШКИНЪ. Господа і езуиты вст таковы.

ГОЛИЦЫНЪ. И съ чего они къ намъ налетъли, черные вороны?

ГРУБЕРЪ (следуя за Павломъ). Ваше величество, въ прожекте моемъ...

ПАВЕЛЪ. Надоблъ ты мнѣ, братецъ, со своимъ прожектомъ, хуже горькой рѣдьки! Отстань.

ГРУБЕРЪ. Въ Писаніи сказано: Единъ Пастырь, едино стадо. Когда соединится власть Кесаря, Самодержца Россійскаго съ властью Первосвященника Римскаго — земное съ небеснымъ...

ПАВЕЛЪ. Отстань, говорю, ну тебя, брысь!...

ГРУБЕРЪ. Одно только словечко, государь, одно словечко — и папа самъ прівдеть въ Петербургъ...

ПАВЕЛЪ. Вотъ привязался. Ну на что мнѣ твой папа? ГРУБЕРЪ. Ваше величество, папа — глава церкви...

ПАВЕЛЪ. Врешь! Не папа, а я. Превыше всъхъ папъ, царь и папа вмъстъ, Кесарь и Первосвященникъ — я, я, я одинъ во всей вселенной... Видалъ ли ты меня въ далматикъ?

ГРУБЕРЪ. Не имълъ счастья, государь.

ПАВЕЛЪ (зоветъ). Иванъ! Иванъ!

Кутайсовъ подбътаеть къ Павлу.

КУТАЙСОВЪ. Здъсь, ваше величество!

ПАВЕЛЪ. Сбъгай-ка, братецъ, живъе, принеси далматикъ, знаешь, тотъ новый, ненадъванный. Кстати-жъ примърю.

КУТАЙСОВЪ. Слушаю-съ, ваше величество.

Кутайсовъ уходить.

ПАВЕЛЪ. Подобіе саккоса архіерейскаго, древнихъ императоровъ восточныхъ одѣяніе, знаменуетъ оный далматикъ царесвященство таинственное, по чину Мельхиседекову... Какъ о семъ въ Откровеньи-то, помнишь, Григорій Григорьичъ?

КУШЕЛЕВЪ. Жена, облеченная въ солнце, родила Младенца мужскаго пола, коему надлежитъ пастивсъ народы жезломъ желъзнымъ.

ПАВЕЛЪ. Ну вотъ, вотъ, оно самое. Жепа — церковь православная, а Младенецъ — царь самодержавный. Се тайна великая. Никто ея не знаетъ, никто, кромѣ меня!

Кутайсовъ входить, неся далматикъ. Павелъ надъваеть его передъ зеркаломъ.

ПАВЕЛЪ. Погляди-ка, Иванъ, сзади какъ?

КУТАЙСОВЪ. Сзади хорошо, ваше величество, а съ боковъ будто складочки.

АННА (тихо). Павлушка, миленькій, зачёмъ зд'ёсь, при всёхъ?... См'ёяться будуть...

ПАВЕЛЪ (тихо). Пусть. Когда въ багрянницу облекали Господа, тоже смъялись. (Груберу.) Ну что, отче, видишь? ГРУБЕРЪ. Вижу, государь.

ПАВЕЛЪ. И разумъещь? ГРУБЕРЪ. Разумъю.

ПАВЕЛЪ. Ну то-то же. Такъ и напишите, сударь, папѣ Римскому, что видѣли Кесаря-Папу Россійскаго, Царя-Священника.

Павелъ, приподымаясь на цыпочкахъ и глядясь въ зеркало, прохаживается мърнымъ, торжественнымъ шагомъ, какъ актеръ на котурнахъ.

ПАВЕЛЪ (съ внезапнымъ гнѣвомъ). Да что это, какихъ мнѣ зеркалъ понавѣсили? Куда ни посмотрюсь лицо все накриво... точно шею свернули... Тъфу!...

КУТАЙСОВЪ (бросаясь къ зеркалу). Помутнѣло, должно быть, стеклышко, заиндевѣло. Вытереть надо суконочкой.

ПАВЕЛЪ. Оставь! Пойдемъ въ Тронную — тамъ лучше зеркало.

Павелъ, Анна, Груберъ и Кутайсовъ уходять.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Aber um Gottes willen, что же это такое, Петръ Алексвевичъ? Поединокъ... Бонапартъ... папа... далматикъ... царьсвященникъ... Боже мой, Боже мой, я ничего не понимаю...

ПАЛЕНЪ. И я, ваше величество. Спросить **бы** Роджерсона, что ли?

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Роджерсона? Лейбъ-медика? Зачёмъ? Что такое? Графъ, графъ... неужели вы думаете?...

Паленъ молча разводить руками — Марія Өеодоровна такъ же молча всплескиваеть.

АЛЕКСАНДРЪ (тихо Константину). Что ты?

КОНСТАНТИНЪ (прячась за колонну и трясясь отъ хохота). О-хо-хо!... Моченьки... нътъ... лопну... Какъ онъ тутъ, Сашка... въ далматикъто, передъ зеркаломъ!... Поверхъ мундира, да ряса поповская... Балъ-маскарадъ... Обезьяна... обезьяна въ рясѣ... И лицо накриво... шею свернули... О-хо-хо!...

АЛЕКСАНДРЪ. Перестань, Костя! Не смѣшно, страшно...

КОНСТАНТИНЪ. Страшно, да . . . и смѣшно. Какъ во снѣ . . .

ГОЛОВКИНЪ. А туманъ-то, туманъ, господа, посмотрите! Что это будеть...

ГОЛИЦЫНЪ. Того и гляди, подымемся вмёстё съ туманомъ и разлетимся, какъ сонъ...

ЕЛИЗАВЕТА. Привиденія, привиденія!

Стукъ барабана, военные сигналы.

НАРЫШКИНЪ. Господа, слышите?

ГОЛИЦЫНЪ. Что такое?

ГОЛОВКИНЪ. Барабанъ?

НАРЫШКИНЪ. Да, барабанъ, рожки, трубы... Что за диво? Въдь зорю давно уже пробили.

ГОЛИЦЫНЪ. Да это тревога!

Вбъгають Гофъ-фурьеры.

ГОФЪ-ФУРЬЕРЫ (Палену). Ваше сіятельство, тревога! Войска во дворцъ. Сюда идутъ...

Изъ дверей слъва вбъгаетъ караульный офицеръ со шпагою наголо.

ОФИЦЕРЪ. Гдв государь?

ПАЛЕНЪ. Какъ вы смѣете, сударь, въ присутствіи ея величества, со шпагою?...

ОФИЦЕРЪ (въ дверь). Ребята, за мной!

Солдаты съ ружьями на перевъсъ кидаются въ залу. Шумъ, крики, свалка. Слышатся отдъльные голоса.

ПЕРВЫЙ. Гдѣ государь? Гдѣ государь? ВТОРОЙ. Что случилось?

ТРЕТІЙ. Бѣда во дворцѣ!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Маршъ, маршъ! Къ знаменамъ!

ПЯТЫЙ. Куда, черти, прете?

ШЕСТОЙ. Пусти!

СЕДЬМОЙ. Стой!

ВОСЬМОЙ. Я тебя, сукинъ сынъ, въ морду!

ДЕВЯТЫЙ. Бей! Бей! Въ штыки ихъ, братцы, изменниковъ!

ЖЕНСКІЙ ВИЗГЪ. Задавили! Ой-ой! Помогите!...

ЛИВЕНЪ. Государынъ дурно!

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Бътите, бътите, господа! Спасайте императора! Paulchen! Paulchen!

Марія Өеодоровна падаеть въ обморокъ. Входить Павелъ. За нимъ — Анна.

ПАВЕЛЪ (въ дверяхъ). Что это? Что это? Бунтъ?... ОФИЦЕРЪ (солдатамъ). Стой, ребята! Государь.

СОЛДАТЫ. Ура! Ура!

ПАВЕЛЪ. Смирно-о!

Солдаты, взявъ на караулъ, строются. Шумъ стихаеть.

ПАВЕЛЪ (Палену). Скажите-же, сударь, на милость, что это? Какъ осмълились?...

ПАЛЕНЪ. Не могу знать, ваше величество. Должно быть, опять тревога фальшивая, какъ тогда, въ Павловскѣ, отъ рожка почтоваго и здѣсь, въ Петербургѣ, отъ бочки пустой...

ПАВЕЛЪ. Сами вы, сударь, бочка пустая!... (Наступая на солдатъ въ ярости.) Палокъ! Плетей! Шпипрутеновъ! Я васъ всъхъ!...

АННА (бросаясь въ Павлу). Государь!

ПАВЕЛЪ. Нъть, нъть, княгиня, оставьте!... Вы не знаете...

АННА (тихо). Знаю, Павлушка, знаю, миленькій, вѣрные всѣ. Развѣ не видишь, какъ испугались?...

ПАВЕЛЪ. Испугались? (Старику гренадеру.) Чего испугались?

ГРЕНАДЕРЪ. Такъ точно, ваше величество, дюжо испугались.

ПАВЕЛЪ. Да чего же, чего, дураки?

ГРЕНАДЕРЪ. Бъда, думали, во дворцъ. На дворътуманъ, зги не видатъ. А тутъ за гауптвахтой тревогу забили, да кто-то изъ ребятъ какъ крикнетъ: «Бъда во дворцъ!» — такъ сразу и кинулись. Сами не рады. Чортъ, видно, попуталъ. Померещилось...

ПАВЕЛЪ. Ахъ, дураки, дураки! Ну что миъ съ вами дълать?

АННА (тихо). Прости, Павлушка!

ПАВЕЛЪ. Точно ли нътъ между вами измънниковъ? ГРЕНАДЕРЪ. Государь-батюшка, всъ слуги върные. Повелътъ изволь — умремъ за тебя!

СОЛДАТЫ. Умремъ! Умремъ!

ПАВЕЛЪ. Ну Богъ съ вами, прощаю.

ГРЕНАДЕРЪ (становясь на колѣни). Отецъ ты нашъ, милостивецъ! Пошли тебъ, Господи!

Крестясь, цълуеть ноги Павла.

ПАВЕЛЪ. Что ты, что ты, старикъ? Этакій бравый солдать, а плачеть, какъ баба.

СОЛДАТЫ (окружая Павла и становясь на колени). Государь-батюшка, родимый! Благослови тебя, Господи!

Нарышкинъ, Головкинъ и Голицынъ говорять въ сторонъ, тихо.

НАРЫШКИНЪ. Посмотрите-ка, что съ ними дълается.

ГОЛОВКИНЪ. Точно влюбленные.

ГОЛИЦЫНЪ. Какъ на икону, крестятся.

ГОЛОВКИНЪ. Кстати и далматикъ.

ГОЛИЦЫНЪ. Царь-священникъ.

НАРЫШКИНЪ. Не человъкъ, а Богъ.

АННА (тихо). Видишь, Павлушка, какъ они любять тебя!

ПАВЕЛЪ. Да, любятъ. Вотъ бы на что поглядътъ господамъ якобинцамъ, — узнали бы, что кръпко сижу на престолъ! (Солдатамъ.) Спасибо, ребятушки!

СОЛДАТЫ. Рады стараться, ваше величество! Ура! Ура!

КУШЕЛЕВЪ (становясь на колѣни). Осанна въ вышнихъ! Благословенъ Грядый во имя Господне!

ПАВЕЛЪ (подымая глаза къ небу). Не намъ, не намъ, а имени Твоему, Господи!

ЕЛИЗАВЕТА (тихо, Александру). Какая мерзость!

Занавћсъ.

## Третье дѣйствіе

Библіотека пріемная Павла. Книжные шкапы краснаго дерева съ бронзою. На стѣнахъ — виды Гатчины и Павловска. Канапа и кресла, обитыя сафьяномъ. Налѣво — дверь въ парадные апартаменты; направо — черезъ корридоръ, въ кабинетъ-спальню Павла. Въ глубипѣ — окно на Нижній Лѣтній садъ. У окна маленькій столикъ съ бумагами, перьями и чернилами. Полдень. Сперва — лучъ блѣднаго зимняго солнца; потомъ — сумерки. Оттепель, мокрый снѣгъ хлопьями.

Павелъ. Марія Өеодоровна. Александръ. Константинъ. Елизавета. Гр. Паленъ. Лейбъмедикъ Роджерсонъ. Гр. Кутайсовъ. Аргамаковъ, плацъ-адъютантъ Михайловскаго замка. Маринъ, поручикъ.

Марія Өеодоровна входить сліва, лейбъмедикъ Роджерсоиъ — справа; по-серединів комнаты встрічаются, почти сталкиваются.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Гдв онъ? Гдв онъ?

РОДЖЕРСОНЪ. Не угодно ли будеть обождать вашему величеству: Государь никого принимать не изволить; меня сейчасъ прогнали.

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Aber um Gottes willen, докторъ, что случилось?

РОДЖЕРСОНЪ. Я и самъ не знаю. Кажется, во время обычной прогулки верхомъ по Лътнему саду, его величеству дурно сдълалось. Оберъ-шталмейстеръ Кутайсовъ бросился на помощь, но все уже прошло, только молвить изволили: «Я почувствовалъ, что задыхаюсь». И вернулись домой.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Господи, Господи, что же это такое?

РОДЖЕРСОНЪ. Не извольте безпокоиться, ваше величество. Дастъ Богъ, все обойдется. Маленькій припадокъ удушья — должно быть, дъйствіе оттепели. Надо бы кровь пустить. Ну да, Богъ дастъ, и такъ обойдется.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, развѣ вы не видите, онъ боленъ, не спитъ, не ѣстъ и все такой грустный... Я не знако, что съ нимъ... Гляжу на него, и сердце болитъ... и страшно, страшно!...

Изъ дверей слѣва входять Александръ и Константинъ; подходять къ Маріи Өеодоровнѣ и цѣлують у нея руку.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Слышали, діти, государь болень?

КОНСТАНТИНЪ. Государь боленъ, а мы подъ арестомъ.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Подъ арестомъ? За что? КОНСТАНТИНЪ. Богъ въсть. Сейчасъ водили въ церковь присягать.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Кому? Зачемъ?

КОНСТАНТИНЪ. Государю императору Павлу I. А зачёмъ, неизвёстно. Должно быть, усомнились въ первой присягъ. Только отчего вторая лучше первой, опять неизвёстно.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Боже мой, Боже мой, я ничего не понимаю...

Входить Паленъ.

ПАЛЕНЪ. И я ничего не понимаю.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Графъ! Наконецъ-то...

ПАЛЕНЪ. Извините, ваше величество, я къ государю ... МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Нътъ, нътъ, постойте, вы намъ должны объяснить . . . Ради Бога . . .

ПАЛЕНЪ. Я уже имълъ честь докладывать вашему величеству: я ничего не понимаю.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Петръ Алексвевичъ! Петръ Алексвевичъ! ... Я хочу знатъ, слышите, я хочу, наконецъ, знатъ все... Я вамъ приказываю... Мы здёсь всв вмёсть, одни, и можемъ обсудить на семейномъ совъть...

ПАЛЕНЪ. Какой ужъ тутъ совътъ семейный... А, впрочемъ, одну минутку, ваше величество. (Говоритъ въ дверь направо.) Поручикъ Маринъ, вы? Ну, ладно. Смотрите же, сударь, отъ дверей ни на шагъ, и если кто пройдетъ, доложитъ извольте немедленно. (Возвращаясь къ Маріи Өеодоровнъ.) Итакъ, вашему величеству угодно?... (Роджерсону.) Куда вы, господинъ докторъ, подождите, сдълайте милостъ: вы намъ нужны, вы намъ теперь нужнъе, чъмъ кто-либо.

РОДЖЕРСОНЪ. Дасть Богь, все обойдется. ПАЛЕНЪ. Кажется, безъ васъ не обойдется.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Да говорите же, говорите, графъ, — что такое?...

ПАЛЕНЪ. А то, ваше величество, что надо быть готовымъ ко всему. Мы объявляемъ войну пяти-шести европейскимъ державамъ.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Herr Jesu!... Пяти-шести...

ПАЛЕНЪ. Да. Сколько именно, я, признаться, и счеть потерялъ. А когда доложить осивлился, не много ли будетъ, то отвътить изволили: «Сколько бы мухъ не жужжало у меня подъ носомъ, я ихъ гоню.» Но намъ Европы мало, нужно и Азію; походъ на Индію...

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. На Индію!

ПАЛЕНЪ. Да, по слъдамъ Александра Македонскаго, къ священнымъ водамъ Инда. Двадцатъ тысячъ Донскихъ казаковъ уже выступило въ походъ къ Оренбургу и далъе, по степямъ невъдомымъ, безъ обоза, безъ продовольствія, безъ дорогъ и даже безъ маршрутовъ. Велъно завоевать Индію — и завоюемъ...

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Графъ, графъ... aber um Gottes willen... что вы говорите? Можетъ ли быть, чтобы мы ничего не знали?...

ПАЛЕНЪ. Я и самъ не зналъ до послъдней минуты и, чай, многаго еще не знаю.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Господи, Господи... что же будеть?

ПАЛЕНЪ. А будетъ, полагаю, то, что англичане Индію даромъ отдать не согласятся и пожалуютъ къ намъ въ гости. Не сегодня-завтра флотъ ихъ появится у нашихъ береговъ и начнетъ бомбардироватъ сперва Кронштадтъ, а потомъ и Петербургъ.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Петербургь! Herr Jesu!... ПАЛЕНЪ. Да, и мы погибли, погибла Россія.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Господи, Господи!... Что же д'влать?

ПАЛЕНЪ. Дълать нечего, ваше величество, — погибать, такъ погибать!

Марія Өеодоровна и Паленъ говорять тихо.

КОНСТАНТИНЪ (Александру, кивая украдкой на Палена). Прехитрая бестія!

АЛЕКСАНДРЪ. А что?

КОНСТАНТИНЪ. Развъ не видишь, къ чему клонитъ? АЛЕКСАНДРЪ. Къ чему?

КОНСТАНТИНЪ. А къ тому, что батюшка спятилъ. АЛЕКСАНДРЪ. Что ты, Костя?

КОНСТАНТИНЪ. Ну да, а то какъ же? И знаешь, Саша, въдь, можетъ быть, и вправду... Голова-то у батюшки умная, умнъе, пожалуй, всъхъ нашихъ головъ, да есть въ ней какая-то машинка, на одной ниточкъ держится, — а какъ порвется эта ниточка — машинка завернется и капутъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Страшно...

КОНСТАНТИНЪ. Да, страшно... А впрочемъ, наплевать — всъ тамъ будемъ...

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (тихо Палену). Какъ? какъ? Повторите.

ПАЛЕНЪ. «Я вижу, говоритъ, что пора нанести великій ударъ.»

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Великій ударъ? Что это значитъ?

ПАЛЕНЪ. Не знаю, ваше величество... подумать боюсь...

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Ахъ, понимаю, я теперь все понимаю! Онъ хочеть меня и насъ всъхъ... Боже мой! Боже мой!... Такъ воть что значить — «Ежели, говорить, сударыня, вы Екатерина II, то я вамъ не Петръ III.» Я тогда не поняла, а теперь... теперь . . . Да вѣдь это значить, что я хочу его . . . Herr Jesu! . . . Это я-то, я . . . Paulchen! Paulchen! . . .

Плачеть. Входить поручикъ Маринъ.

МАРИНЪ. Государь императоръ.

Всѣ ждутъ въ оцѣпенѣніи. Входитъ Павелъ и остановившись въ дверяхъ, со шляпой на головѣ, съ тростью подъ мышкой, скрестивъ руки, тяжело переводя дыханіе, глядитъ на всѣхъ молча. Потомъ подходитъ, по очереди, къ Маріи Өеодоровнѣ, Александру, Константину и Палену, останавливается передъ каждымъ изъ нихъ и глядитъ въ упоръ. Наконецъ, возвращается къ двери; вдругъ, на порогѣ, обернувшись, высовываеть языкъ и, громко хлопнувъ дверью, уходитъ. Марія Өеодоровна падаетъ въ обморокъ. Роджерсонъ приводитъ ее въ чувство. Входитъ Кутайсовъслѣва, Маринъ тудаже уходитъ.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Что это было?... Что это было?...

РОДЖЕРСОНЪ. Ничего, ваше величество. Дастъ Богъ, все обойдется. Не угодно ли водицы?

КОНСТАНТИНЪ (тихо, Александру). Машинка завернулась.

ПАЛЕНЪ. Ну что, какъ вы полагаете, докторъ? РОДЖЕРСОНЪ. А что, графъ?

ПАЛЕНЪ. Какъ что? Да воть что туть было сейчасъ?

РОДЖЕРСОНЪ. Ничего не было.

ПАЛЕНЪ. А языкъ?

РОДЖЕРСОНЪ. Ну мы, доктора, къ этому привыкли: всё паціенты намъ языкъ показываютъ.

**М**АРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Что это было?... Что это было?...

ПАЛЕНЪ. Ничего не было, по мнѣнію господина доктора, — намъ померещилось. Мы всѣ, должно быть, схо-

димъ съ ума, — прескверная штука, не угодно ли стаканъ лафита...

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Докторъ! Докторъ! Ступайте же къ нему скоръе!

РОДЖЕРСОНЪ. Ваше величество, меня и давеча прогнали да чуть не прибили. Пусть ужъ лучше кто-нибудь другой...

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Графъ!

ПАЛЕНЪ. Нътъ, слуга покорный! Я въ сраженіяхъ бывалъ и ядрамъ не кланялся, а туда не пойду, — воля ваша, государыня, хотъ казните.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Александръ! Константинъ!

КОНСТАНТИНЪ. Да въдь мы, матушка, подъ арестомъ — куда ужъ намъ!

КУТАЙСОВЪ. Ваше величество, позвольте, я...

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Ахъ, mein lieber Иванъ Павловичъ, ради Бога...

КУТАЙСОВЪ. Ничего-съ, ничего-съ, будьте благонадежны, ваше величество. Кстати об'вдать пора, — доложить и попробуемъ. Малой мышки левъ не обидитъ: я мышкою-съ, мышкою-съ. Вотъ такъ, потихоньку, потихонечку...

Уходитъ.

КОНСТАНТИНЪ (пріотворяя дверь и заглядывая). Подкрался. — Слушаеть. — Въ щелку глядитъ. — Скребется. — Отперли. — Вошелъ. — Ну что-то будеть?

Молчаніе.

КОНСТАНТИНЪ. Вышелъ!

Входить Кутайсовъ.

КУТАЙСОВЪ. Премилостивы. Послъ дождика — солнышко-съ...

КОНСТАНТИНЪ. Идетъ! Идетъ!

Входить Павелъ.

ПАВЕЛЪ (съ изысканною любезностью, цѣлуя руку Маріи Өеодоровны). Прошу извиненія, ваше величество — къ обѣду ждать заставиль — что-то аппетита нѣтъ. Вы ужъ, господа, не взыщите — безъ меня за столъ садиться извольте, а я ужо подойду...

Молчаніе.

ПАВЕЛЪ. Да что это всё вы, какъ въ воду опущенные? Напугалъ я васъ, видно, давеча моею шуточкою? Ну не буду, не буду... Пошутилъ — и довольно.... (Маріи Өеодоровнъ.) А скажите-ка, сударыня, въдь и я человъкъ?

Молчаніе.

ПАВЕЛЪ. Ну что-же? Отвъчайте, коли спрашиваютъ — человъкъ или нътъ?

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Человѣкъ, ваше величество... ПАВЕЛЪ. А если человѣкъ, такъ значитъ, могу ошибаться. И вы — человѣкъ?

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. И я...

ПАВЕЛЪ. Ну такъ, значитъ, можете простить. Простите же меня, сударыня.... И вы всъ, господа, если я въ чемъ виноватъ...

ВСЪ (наперерывъ). Ваше величество!... Ваше величество!...

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА (всплескивая руками). Paulchen!... Paulchen!...

Плачеть и хочеть броситься на шею Павла.

ПАВЕЛЪ (отстраняясь). Ну, ну, перестаньте же!... Что за комедія! Терпъть не могу!

Молчаніе.

ПАВЕЛЪ. Графъ Паленъ, у меня къ вамъ дѣло. А васъ, господа, не задерживаю...

Всѣ, кромѣ Павла и Палена, идуть къ дверямъ налѣво.

ПАВЕЛЪ. Александръ!

АЛЕКСАНДРЪ (обернувшись). Батюшка?

ПАВЕЛЪ (махнувъ рукою). Нътъ, ничего... Ступай...

Всь, кромъ Павла и Палена, уходять.

ПАВЕЛЪ. Докладъ, сударь, готовъ?

ПАЛЕНЪ. Такъ точно, ваше величество.

Подходять въ столиву у окна.

ПАВЕЛЪ. Прошу садиться.

Паленъ хочеть състь спикой къ свъту.

ПАВЕЛЪ (указывая на другов стулъ противъ себя). Нътъ, лицомъ къ свъту. Когда я съ къмъ говорю, то привыкъ смотрътъ прямо въ лицо, сударь, слышите? — прямо въ лицо.

ПАЛЕНЪ. Такъ точно, ваше величество.

ПАВЕЛЪ. Ну то-то же. Извольте докладывать.

ПАЛЕНЪ. По указу вашего императорскаго величества, два курьера отправлены...

ПАВЕЛЪ. Что вы дѣлаете, графъ, когда не спится?

ПАЛЕНЪ. У меня, государь, сонъ — слава Богу.

ПАВЕЛЪ. Счастливецъ! Значитъ, совъсть покойна.

ПАЛЕНЪ (продолжая докладъ). Курьеръ къ его величеству королю Прусскому...

ПАВЕЛЪ. А дурные сны бывають?

ПАЛЕНЪ. Намедни снился.

ПАВЕЛЪ. Что?

ПАЛЕНЪ. Бездълица сущая: будто бы я — куколка такая, что никакъ не повалишь — упадеть и встанетъ...

ПАВЕЛЪ. Ванька-встанька? Да это сонъ превеселый.

ПАЛЕНЪ. Нътъ, государь, прескучный: упалъ и всталъ, упалъ и всталъ — такъ всю ночь и промаялся...

ПАЛЕНЪ (продолжая докладъ). Королю Прусскому предписаніе княжество Ганноверское войсками занять въдвадцать четыре часа...

ПАВЕЛЪ. А мив хуже синлось: будто бы кафтанъ парчевый натягивають, узкій-преузкій — никакъ не влізу, а все тискають, такъ сдавили, что дохнуть не могу. Закричалъ и проснулся. Съ тіхъ поръ и безсонница...

ПАЛЕНЪ (продолжая докладъ). Другой курьеръ — въ Парижъ, къ господину Первому Консулу...

ПАВЕЛЪ. Печку — льдомъ! Печку — льдомъ!... вотъ дураки...

ПАЛЕНЪ. Печку льдомъ?

ПАВЕЛЪ. Ну да. Я головой къ печкъ сплю. Вельть топить не жарко, а чтобы въ спальнъ — ровно четыренадцать градусовъ. Пощупаю, бывало, печку — колодна; посмотрю на градусникъ — четыренадцать — и сплю. А намедни проснулся — горячохонька. Ничего не сказалъ, только на другой день всталъ пораньше изъ-за ужина да прямо въ спальню, гляжу — по всему полу рогожи, и печку льдомъ натирають: стынетъ до ночи, пока не пощупаю, а за ночь опять нагръвается. Шуты гороховые! А все на меня валять — говорять: «съ ума сошелъ!» А я тутъ при чемъ, сударь, а? при чемъ тутъ я?

ПАЛЕНЪ. Не при чемъ, государь.

ПАВЕЛЪ. Ну то-то же! Извольте, сударь, докладывать.

ПАЛЕНЪ (продолжая докладъ). Въ случав неисполненія королемъ Прусскимъ предписанія, господинъ Первый Консулъ приглашается...

ПАВЕЛЪ. А скажите-ка, графъ, въ 1762 году, когда государя отца моего убили, вы гдъ быть изволили?

ПАЛЕНЪ. Здёсь, въ Петербурге, ваше величество.

ПАВЕЛЪ. Здъсь? И что же дълали?

ПАЛЕНЪ. Бывъ молодъ и въ чинахъ малыхъ, — Конной гвардіи субалтернъ-офицеромъ, — ничего не зналъ про заговоръ...

ПАВЕЛЪ. Не знали тогда?... Ну а теперь знаете?

Оба встають и молча, долго смотрять другь другу въ глаза.

ПАВЕЛЪ. Отвъчайте же, сударь! Знаете или не знаете, что меня убить хотять?

ПАЛЕНЪ. Знаю, государь.

ПАВЕЛЪ. Знаете... и модчите?...

ПАЛЕНЪ. Ваше величество, я самъ во главъ заговорщиковъ...

ПАВЕЛЪ. Вы?... вы?... Что такое?... (Отступая въ ужасъ.) Сумасшедшій!...

ПАЛЕНЪ. Никакъ нътъ, государь, я въ совершенномъ разсудкъ...

ПАВЕЛЪ. Такъ я... я... что ли, я съ ума сошелъ?... Печку льдомъ!...

ПАЛЕНЪ. Государь, умоляю, минуту спокойствія. Если бы я не быль ув'трень, что ваше величество обладаєть мудростью высочайшею, не столь челов'ткамъ, сколь божеству присущею...

ПАВЕЛЪ (топая ногами въ ярости). Да говорите же, говорите, чортъ побери, что, что, что такое?...

ПАЛЕНЪ. Дъло столь явное, что и говорить почти нечего; я — во главъ заговорщиковъ, дабы знать все, слъдить за всъмъ и тъмъ върнъе охранять отъ покушенія злодъйскаго священную особу вашего императорскаго величества. И слава Богу, уже всъ нити заговора въ моихъ рукахъ, шагу не сдълаютъ, слова не вымольятъ, чтобы я не узналъ.

ПАВЕЛЪ. Умны, сударь, слишкомъ умны, такъ умны, что съ ума свести можете... Ванька-встанька!... Да какъ же вы смъли не донести мнъ тотчасъ же?

ПАЛЕНЪ. Сколько разъ котълъ, уже слово было въ устахъ моихъ. Но не имъя уликъ достовърнъйшихъ, — коихъ и вы, ваше величество, еще не имъете?... (Пристально глядитъ на Павла.) Не имъя оныхъ уликъ и милосердствуя, — простите, государь, слово сіе изъ нъдръ души

болящей исторгнуто, — милосердствуя къ вамъ, щадя сердце родительское, я медлилъ — и въ томъ вина моя единственная, — видитъ Богъ, мочи моей не было, мочи моей нътъ и сейчасъ сказать отцу, что сынъ его возлюбленный, первенецъ...

ПАВЕЛЪ. Александръ!...

ПАЛЕНЪ. Да, государь-наслѣдникъ — отцеубійца мысленный...

ПАВЕЛЪ. Сгинь, сгинь, пропади!... Никогда не повърю я, чтобъ Александръ... Александръ... дитя мое, мальчикъ мой милый!...

ПАЛЕНЪ. Я полагалъ, что ваше величество знать изволить болѣе. (Подавая бумагу.) Вотъ списокъ заговорщиковъ: ихъ высочества, оба сына ваши, обѣ невѣстки, ея величество, и почти всѣ командиры полковъ, министры, сановники...

ПАВЕЛЪ (читая). Всѣ, всѣ, всѣ!... За что, Господи?... Что я имъ сдѣлалъ?...

ПАЛЕНЪ. Я зналъ, государь, сколь тяжко...

ПАВЕЛЪ. Охъ, тяжко!... тяжко!... тяжко!... Ужъ лучше бы сразу убили!...

Падаеть на стулъ и закрываеть лицо руками. Молчаніе.

ПАВЕЛЪ (вскакивая). Сію же минуту всёхъ — въ кандалы, въ Сибирь, въ каторгу! .... А его.... Александра... его... разстрёлять!...

ПАЛЕНЪ. Ваше величество, взять подъ аресть всю царскую фамилію безъ явныхъ уликъ — ни у кого рука не подымется — я не найду исполнителей. Симъ возмутить можно всю Россію, не имъя черезъ то еще върнаго средства спасти особу вашего величества...

ПАВЕЛЪ. Такъ что же?...

ПАЛЕНЪ. Одно изъ двухъ, государь: или казнить меня извольте тотчасъ, какъ измънника, или довърьтесь мнъ совершенно.

ПАВЕЛЪ. Немногаго, сударь, хотите! Ну, а если вы?...

ПАЛЕНЪ (ставъ на колъни и подавая шпагу). Произите, ваше величество, сердце, пламенъющее върностью и съ блаженствомъ умру здъсь, у ногъ моего государя!

Павелъ кладеть объ руки на плечи Палена, наклоняется къ нему и смотрить въ глаза долго.

ПАВЕЛЪ. Лжетъ?... Нътъ... Такъ лгать нельзя... А если лжеть, то не человъкъ, а діаволъ, діаволъ, діаволъ!...

ПАЛЕНЪ. Ваше величество!...

ПАВЕЛЪ. Ну прости... Върю.

Обнимаеть и цълуеть Палена, потомъ отходить къ столу и сидить, молча, опустивъ голову на руки.

ПАЛЕНЪ (вставая). Угодно вашему величеству знать? ПАВЕЛЪ. Нѣтъ, нѣтъ.... потомъ.... Будетъ съ меня!... А теперь говори скорѣе, что дѣлать?

ПАЛЕНЪ (подавая бумагу). Вотъ указъ на сей случай мною приготовленный: государя-наслъдника — въ Шлиссельбургъ, великаго князя Константина Павловича — въ кръпость, ея величество — въ Архангельскъ, великихъ княгинь — по монастырямъ отдаленнъйшимъ.

ПАВЕЛЪ. Подписать?

ПАЛЕНЪ. Токмо указъ оный за вашею подписью въ рукахъ имъя, дъйствовать могу безъ промедленія.

Павелъ подписываетъ.

ПАВЕЛЪ. Еще что?

ПАЛЕНЪ. Изъ покоевъ государыни въ спальню вашего величества двери забить наглухо.

ПАВЕЛЪ. Велълъ сегодня. Еще?

ПАЛЕНЪ. Кавалергардскаго полка офицеровъ со всёхъ карауловъ снять.

ПАВЕЛЪ. Что вы, сударь? Налгали вамъ: ребята върные — я ихъ всъхъ знаю...

ПАЛЕНЪ. Ежели, ваше величество, лучше знать изволите...

ПАВЕЛЪ. Ну, ладно, ладно, — дѣлай, какъ знаешь... Надоѣло... Усталъ я что-то. (Зѣваетъ.) О-хо-хошеньки!... Только бы выспаться... Ну все, что ли?

ПАЛЕНЪ. Все... Виноватъ, государъ, — еще одно...

ПАВЕЛЪ. Кончай-ка, братецъ, скорѣе. Говорю, надобло...

ПАЛЕНЪ. Давеча курьеръ задержанъ въ Гатчину съ подложнымъ указомъ...

ПАВЕЛЪ: Аракчееву? Гдъ? Покажи.

Паленъ подаетъ указъ.

ПАВЕЛЪ. Да это — подлинный. Развъ не видишь — моя рука?

ПАЛЕНЪ. Вижу, государь, что генералъ Аракчеевъ, врагъ мой злъйшій, на мъсто мое назначается военнымъ губернаторомъ, дабы истребить меня, — вижу и глазамъ своимъ не върю...

ПАВЕЛЪ (разорвавъ указъ). Въришь теперь?

ПАЛЕНЪ. Върю.

ПАВЕЛЪ. Ну все?

ПАЛЕНЪ. Все.

ПАВЕЛЪ. Когда же?...

ПАЛЕНЪ. Завтра или въ сію же ночь.

ПАВЕЛЪ. Опять не спать?...

ПАЛЕНЪ. Почивать извольте съ Богомъ: я за васъ не сплю.

ПАВЕЛЪ. Спасибо, другъ... Ну, торопишься, чай, — дъла много. Ступай!

Паленъ, поцъловавъ руку Павла, отжодитъ къ двери.

ПАВЕЛЪ. Погоди.

Павелъ идеть къ Палену и опять, какъ давеча, положивъ объ руки на плечи его, смотритъ ему въ глаза. ПАВЕЛЪ. Петръ Алексвевичъ... Петръ, любишь ли ты меня?

ПАЛЕНЪ. Люблю, государь...

ПАВЕЛЪ. Любишь?

ПАЛЕНЪ. Ваше величество, вы сами знаете: у меня только Богъ да вы. Я душу мою положу за васъ!

ПАВЕЛЪ. Душу твою за Меня положишь? — сказалъ Господь Петру — и пътухъ пропълъ... Ну, прости... Върю, больше върить нельзя... Дай, перекрещу... Помоги тебъ, Господи... (Креститъ, обнимаетъ и цълуетъ Палена.) Ну, съ Богомъ, съ Богомъ!

Паленъ уходить. Павелъ опускается въ кресло, откидывается головой на спинку, закрываетъ глаза и дремлетъ. — Входитъ Кутайсовъ на цыпочкахъ.

ПАВЕЛЪ (просыпаясь и вздрагивая). Кто? Кто? КУТАЙСОВЪ. Я, ваше величество, я, Иванъ.

ПАВЕЛЪ. А, Иванъ... Ванька-встанька... Вотъ напугалъ! И чего ты все мышью крадешься?...

КУТАЙСОВЪ. Я потихоньку, потихонечку... разбудить боялся...

ПАВЕЛЪ. Да, вздремнулъ. Такъ-то вотъ днемъ все дремлется, а по ночамъ не сплю. А знаешь, Иванушка, въдь насъ убить хотятъ...

КУТАЙСОВЪ. Что вы, что вы, ваше величество . . .

ПАВЕЛЪ. А небось, ежели меня убивать будуть, такъ вы всё разбёжитесь. Поражу Пастыря — и разсёются овцы. И ты, Иванушка, ты первый — мышкою-съ, мышкою-съ...

КУТАЙСОВЪ. Ваше величество...

ПАВЕЛЪ. Ну что мое величество? Струсилъ, а? Полно. Чего трясешься? Пошутилъ, а ты и повърилъ, дуракъ... Не бойся, братъ, мы еще съ тобою долго будемъ житъ, поживать, печку льдомъ натиратъ.

КУТАЙСОВЪ. Не я, государь, видить Богъ, не я...

ПАВЕЛЪ. Не ты, такъ я. Оба мы съ тобою, видно, Иванушки дурачки. — Ступай-ка, доложи княгинъ Аннъ, что сейчасъ буду.

Кутайсовъ идетъ къ двери направо.

#### ПАВЕЛЪ. Постой!

Пишеть письмо, запечатываеть и отдаеть.

ПАВЕЛЪ. Курьера въ Гатчину къ генералу Аракчееву. «Явиться немедленно.» Скакать во весь духъ — чтобъ къ ночи былъ здъсь. Да никому о томъ не говори, никому, слышищь? — ни даже графу Палену. Головой отвъчаещь!

КУТАЙСОВЪ. Будьте благонадежны, ваше величество, — я потихоньку, потихонечку.

Кутайсовъ уходить. Павелъ опять, какъ давеча, опускается въ кресло, откидывается головой на спинку и закрываетъ глаза. Потомъ встаетъ, медленно идетъ къ двери направо, зъваетъ и потягивается.

ПАВЕЛЪ. О-хо-хошеньки... Спать, спать, спать!...

Павелъ уходить направо. Изъ двери слѣва входять Паленъ и полковникъ Аргамаковъ.

ПАЛЕНЪ. По всѣмъ городскимъ заставамъ и плагбаумамъ приказаніе разослать извольте наистрожайшее, дабы никого въ сію ночь не пропускали ни въ городъ, ни изъгорода.

АРГАМАКОВЪ. Слушаю-съ.

ПАЛЕНЪ. Смотрите же, сударь, если, не дай Богъ, пропустять Аракчеева...

АРГАМАКОВЪ. Будьте покойны, ваше сіятельство.

ПАЛЕНЪ. Ну, ступайте. А что же наслъдникъ?

АРГАМАКОВЪ. Докладывалъ. Будутъ сейчасъ. Да вотъ и они.

Аргамаковъ уходить налѣво. Оттуда же входить Александръ.

АЛЕКСАНДРЪ. Что такое?

ПАЛЕНЪ (подавая указъ). Извольте прочесть, ваше высочество: указъ объ арестъ вашемъ и всей царской фамиліи.

Александръ читаетъ и чтобы не упасть хватается за спинку кресла.

ПАЛЕНЪ (поддерживая Александра). Дурно вамъ, государь?

АЛЕКСАНДРЪ. Ничего... Пройдетъ...

Опускается въ кресло.

АЛЕКСАНДРЪ. Я такъ и зналъ.

ПАЛЕНЪ. Еще не все...

АЛЕКСАНДРЪ. Что же?

ПАЛЕНЪ. Государь сказать изволилъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Говорите — мив все равно...

ПАЛЕНЪ. Сказать изволилъ о вашемъ высочествъ: «Разстрълять его!»

Александръ закрываетъ лицо руками. Молчаніе.

АЛЕКСАНДРЪ (опуская руки — тихо). Ну что-жъ. Одинъ конецъ. Такъ лучше...

ПАЛЕНЪ. Лучше?

АЛЕКСАНДРЪ. Лучше — я, чъмъ онъ...

ПАЛЕНЪ. Не вы одинъ, но и ваша супруга, матушка, братья, сестры, мы всѣ — вся Россія, вся Европа! За всѣхъ передъ Богомъ отвѣтите вы...

АЛЕКСАНДРЪ. Я?

ПАЛЕНЪ. Да, вы можете...

АЛЕКСАНДРЪ. Что я могу?

ПАЛЕНЪ. Спасти себя и всъхъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Да въдь завтра же...

ПАЛЕНЪ. Завтра мы погибли, но эта ночь наша. Онъ повърияъ миъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Повърилъ, что вы?...

ПАЛЕНЪ. Что я во главъ заговора, чтобы предать васъ...

АЛЕКСАНДРЪ. И предали?...

ПАЛЕНЪ. Предалъ, чтобы спасти...

АЛЕКСАНДРЪ. Да, вотъ какъ. Меня — ему, а его — мнѣ. Но въ концѣ-то, въ концѣ, графъ, кого же вы — меня, его?... или обоихъ?

ПАЛЕНЪ. Рѣшать извольте сами.

АЛЕКСАНДРЪ. Мит все равно.

Молчаніе.

ПАЛЕНЪ. Ваше высочество, я человъкъ терпъливый, но есть конецъ и моему терпънію...

АЛЕКСАНДРЪ. Угроза?

ПАЛЕНЪ. Мит ли грозить? Я самъ на волосокъ отъ гибели...

АЛЕКСАНДРЪ. А скажите-ка, Петръ Алексвевичъ, вы когда-нибудь плакали?

ПАЛЕНЪ. Что за вопросъ? Въ младенчествъ плакалъ. АЛЕКСАНДРЪ. А потомъ — теперь?

ПАЛЕНЪ. Въ мои годы люди ръдко плачутъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Не плачете, за то смѣетесь. У васъ на лицѣ всегда усмѣшка. Вотъ и сейчасъ...

ПАЛЕНЪ. Сейчасъ, кажется, смъяться изволите вы. Ну что-жъ, воля ваша. Я ношу сію шпагу недаромъ, но отвъчать вамъ не могу, государь...

АЛЕКСАНДРЪ. Какой государь! Приговоренный късмерти...

ПАЛЕНЪ. Ужо успъете плакать, а теперь позвольте же и мнъ поплакать — я въдь тоже умъю, хотя вы и не върите... Завтра вы — государь или ничто, но сегодня человъкъ. Сегодня мы всъ — люди — и я, и вы, и онъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Да, и вы — человъкъ...

ПАЛЕНЪ. Ну такъ какъ же вы думаете, легко человъку вынести то, что я вынесъ, когда онъ тутъ сейчасъ обнималъ меня, цъловалъ, называлъ своимъ другомъ, благодарилъ за върностъ и самъ довърился мнъ, какъ дитя малое?

АЛЕКСАНДРЪ. Для кого же вы, сударь, стараетесь? ПАЛЕНЪ. Для себя, для васъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Благодарю покорно.

ПАЛЕНЪ. Повърили?... Какъ вы людей презираете, ваше высочество!... Нътъ, не для себя и не для васъ, а для Россіи, для Европы, для всего человъчества. Ибо самодержецъ безумный — есть ли на свътъ страшилище оному равное? Какъ хищный звърь, что вырвался изъклътки и на всъхъ кидается...

АЛЕКСАНДРЪ. Какъ вы его ненавидите!

ПАЛЕНЪ. Ненавижу? За что? Развѣ онъ знаетъ, что дѣлаетъ? Сумасшедшій съ бритвою... Не его, Богомъ клянусь, не его, безумца, жалости достойнаго, я ненавижу, а источникъ онаго безумія — деспотичество! Нѣкогда вы говорить мнѣ изволили, ваше величество, что самодержавную власть и вы ненавидите и что гражданскую вольность Россіи даровать намѣрены. Я повѣрилъ тогда.... Но вы говорили — я дѣлаю. А дѣлатъ труднѣе, чѣмъ говорить...

АЛЕКСАНДРЪ. Петръ Алексфевичъ...

ПАЛЕНЪ. Нѣтъ, слушайте — ужъ если говорить меня заставили, такъ слушайте! Я думалъ, что Господь избралъ насъ обоихъ для сего высочайшаго подвига — возвратить права человъческія сорока милліонамъ рабовъ. Вижу теперь, что ошибся. Не мы съ вами — орудіе Божьихъ судебъ. Рабами родились и умремъ рабами. Но не знаю, какъ вы, а я — пустъ умру на плахѣ, — я счастливъ есмь погибнуть за отечество и на Божій судъ предстану съ чистою совъстью — я сдѣлалъ, что могъ...

АЛЕКСАНДРЪ. Петръ Алексвевичъ, простите...

ПАЛЕНЪ. Ваше высочество!...

АЛЕКСАНДРЪ. Я виноватъ передъ вами — простите меня!...

ПАЛЕНЪ. Вы... вы?... Нътъ, я... ваше высочество...

Становится на колфии.

АЛЕКСАНДРЪ. Что вы, что вы, графъ? Перестаньте!...

ПАЛЕНЪ. Да — ваше величество! Отнынъ для меня государь императоръ Всероссійскій — вы — и никто, кромъ васъ... Ангелъ-избавитель отечества, Богомъ избранный, благословенный!...

Цълуетъ руки Александра.

АЛЕКСАНДРЪ. Нътъ, нътъ, вы не поняли...

ПАЛЕНЪ. Понялъ все...

АЛЕКСАНДРЪ. Да нътъ же, нътъ, слышите, нътъ, я не хочу...

ПАЛЕНЪ. Не хотите? Ну что-жъ, такъ я за васъ!... Я одинъ!... И никто никогда не узнаетъ... Пусть думаютъ всѣ, что я, а не вы... Пропадай моя голова, только бы вамъ спастись!...

АЛЕКСАНДРЪ. Не надо, не надо! Ради Бога, объщайте, клянитесь...

ПАЛЕНЪ. Клянусь, что сдълаю все, что въ силахъ человъческихъ, чтобы этого не было. Но не говорите больше!... Кончено, кончено!... Слава Богу — спасена Россія. (Подавая бумагу.) Только подписатъ извольте — и кончено.

АЛЕКСАНДРЪ. Что это?

ПАЛЕНЪ. Манифестъ объ отречении императора Павла
 и о восшестви на престолъ Александра.

Александръ долго и молча смотритъ на Палена.

АЛЕКСАНДРЪ. Подписать?

ПАЛЕНЪ. Да.

АЛЕКСАНДРЪ. Кровью?

ПАЛЕНЪ. Зачемъ кровью? Чернилами.

АЛЕКСАНДРЪ. А я думалъ, — кровью...

ПАЛЕНЪ. Опять смъяться изволите...

АЛЕКСАНДРЪ. Нѣтъ, не я, а вы ... опять ... (Вскакиваетъ, комкая бумагу и бросая на полъ.) Прочь! Прочь! Прочь! ... Діаволъ! ... (Падаетъ въ кресло, плачетъ и смѣется вмѣстѣ, какъ въ припадкѣ.) Уходите, оставъте меня! ... Господи! Господи ... Что вы со мною дѣлаете!... Не могу! Не могу! не могу! ...

ПАЛЕНЪ (подавая воды). Успокойтесь, успокойтесь, ваше высочество!... Водицы испейте...

АЛЕКСАНДРЪ. Уходите! Уходите! Оставьте меня!... ПАЛЕНЪ. Уйду — только не кричите же такъ, ради Бога... Услышать...

ПАЛЕНЪ (отойдя къ двери и глядя на Александра — тихо, съ презрѣніемъ). Прескверная штука, неугодно ли стаканъ лафита, — ребенокъ и женщина!

АЛЕКСАНДРЪ. Петръ Алексвевичъ... (Паленъ не отвъчаетъ.) Петръ Алексвевичъ!

ПАЛЕНЪ. Государь?

АЛЕКСАНДРЪ. Ну, давайте же...

ПАЛЕНЪ. Что?

АЛЕКСАНДРЪ. Подписать.

ПАЛЕНЪ (стремительно бросаясь и подбирая съ пола бумагу). Вотъ! Вотъ!

Александръ подписываетъ.

ПАЛЕНЪ. Уфъ! (Вытираетъ потъ съ лица.) Ну, а теперь...

АЛЕКСАНДРЪ. Нътъ, нътъ... Уходите!... Уходите!...

ПАЛЕНЪ. Ушелъ, ушелъ... только ручку позвольте, ручку, коей спасено отечество.

Паленъ цълуетъ руку Александра и уходитъ. Александръ сидить въ креслъ, точно такъ же, какъ давеча Павелъ, откинувшись головой на спинку и закрывъ глаза. Входитъ Елизавета.

ЕЛИЗАВЕТА. Саша? (Молчаніе.) Ты спишь, Саша? АЛЕКСАНДРЪ. Нътъ.

ЕЛИЗАВЕТА. Туть быль Паленъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Былъ.

ЕЛИЗАВЕТА. Молчи, молчи!.... Не надо!.... Я знаю... (Становясь на колъни и цълуя руки Александра.) Саша, Саша, мальчикъ мой бъдненькій...

АЛЕКСАНДРЪ. Все равно.

#### Молчаніе.

АЛЕКСАНДРЪ. Нѣсть бо власть аще не отъ Бога. Это намъ попъ говорилъ давеча въ церкви, когда присягали. — Ну, а если государь — сумасшедшій, — власть тоже отъ Бога? Сумасшедшій съ бритвою. И бритва отъ Бога? Хищный звърь, что вырвался изъ клътки... И царство Звъря — царство Божье? Ничего понять нельзя...

ЕЛИЗАВЕТА. Это я, Саша, я... Я тебъ сказала, что мы должны...

АЛЕКСАНДРЪ. Должны, не должны. Надо и нельзя. Нельзя и надо. Кто-жъ это такъ сдёлалъ? Богъ, что ли, а?... Ты вёришь въ Бога, Лизхенъ?

ЕЛИЗАВЕТА. Господи, Господи!... Это я, я...

АЛЕКСАНДРЪ. Ты? Н'втъ, не ты и не я. Никто. И всв... Ничего понять нельзя. А можетъ бытъ, и не надо... ничего не надо... ничего и н'втъ... и Бога н'втъ? ЕЛИЗАВЕТА. Не говори такъ... Страшно, страшно!... АЛЕКСАНДРЪ. Все равно.

Занавъсъ.

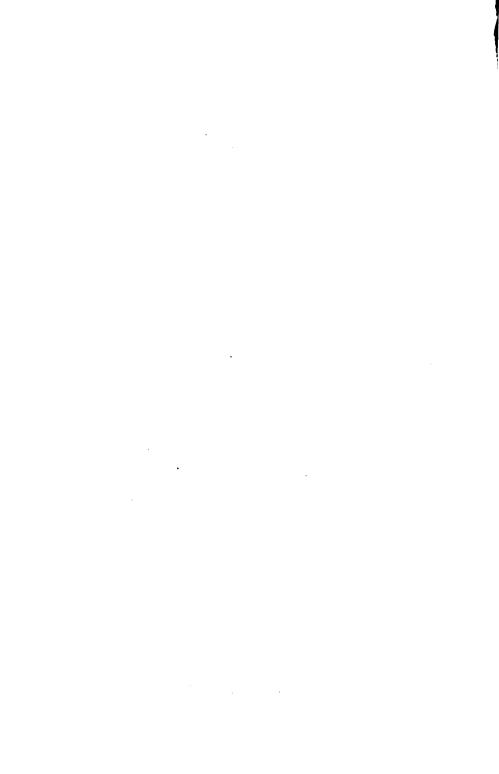

## Четвертое дъйствіе

Первая картина

Собраніе заговорщиковъ въ квартир'є генерала Талызина, въ Лейбъ-кампанскомъ корпуст Зимняго дворца.

Столовая — большая низкая комната, казарменнаго вида, со сводами и голыми выбъленными стънами. По стънамъ — портреты царскихъ особъ; портреть во весь рость императора Павла I, въ порфиръ, въ коронъ, со скипетромъ. Въ глубинъ — дверь на лъстницу. Слъва — дверь во внутреннія комнаты, канапэ и кафельная печка. Справа — два окна на Неву и Петропавловскую кръпость, оттуда иногда слышится бой курантовъ. По серединъ комнаты — большой накрытый столъ со множествомъ бутылокъ; между окнами — меньшій столъ съ водками и закусками.

Ночь. Шандалы съ восковыми свъчами. Только что кончили ужинать. Одни сидять еще за столомъ и пьютъ; другіе, стоя, разговариваютъ, кучками. Заговорщиковъ болъе сорока человъкъ; всъ — военные. Тъсно, душно, накурено.

Гр. Паленъ, военный губернаторъ Петербурга. Талызинъ, командиръ Преображенского полка. радовичъ, командиръ Семеновскаго полка. Генералы: Бенигсенъ, Тучковъ, князья Зубовы — Платонъ, Валеріанъ, Николай. Флотскій командиръ Клока-Полковники: кн. Яшвиль, Мансуровъ, Бибиковъ, Татариновъ. Штабсъ-капитаны: Бар. Розенъ, Скарятинъ. Капитанъ Шеншинъ. Ротмистръ Плацъ-адъютантъ Михайловскаго замка, Аргамаковъ. Поручики: кн. Волконскій, кн. Долго-Ефимовичъ. Подпоручики: рукій, Филатовъ, Мордвиновъ. Корнетъ Гардановъ. Деньщики: Өедя и Кузьмичъ.

ГОЛОСА. Ура, свобода! Ура, Александръ! СКАРЯТИНЪ (капитанъ — Талызину). Ваше превосходительство, еще бы шампанскаго дюжинку.

ТАЛЫЗИНЪ. Пейте, господа, на здоровье.

ТАТАРИНОВЪ (полковникъ). Жжонку, жжонку несутъ, зажигайте жжонку!

БАРОНЪ РОЗЕНЪ (штабсъ-капитанъ — стоя у стола, читаетъ по тетрадкъ). Поелику подобаетъ намъ первъе всего обуздатъ деспотичество нашего правленія...

СКАРЯТИНЪ. Что читаетъ?

ТАТАРИНОВЪ. Пункты Конституціи Россійской.

ФИЛАТОВЪ (подпоручикъ). Виватъ, конституція!

СКАРЯТИНЪ. Круглыя шляпы да фраки, вивать!

ТАТАРИНОВЪ. Пукли, пудру долой!

ФИЛАТОВЪ. Долой цензуру! Вольтера будемъ читать! СКАРЯТИНЪ. Банчишко метать, фараончикъ съ макашкою!

ТАТАРИНОВЪ. На тройкахъ, съ бубенцами, съ форейторомъ — катай, валяй, жги! Ура, свобода!

ВОЛКОНСКІЙ (поручикъ — сидя верхомъ на стулъ и раскачиваясь, пьяный, поеть).

Allons, enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé.

ДОЛГОРУКІЙ (поручикъ — сидя передъ кн. Волконскимъ на полу, безъ мундира, съ гитарой, пьяный, поетъ).

Ахъ, ты, сукинъ сынъ, Камаринскій мужикъ, Ты за что, про что калачницу убилъ?... ВОЛКОНСКІЙ (кн. Долгорукому). Петинька, Петинька, пропляши казачка, утёшь, родной!

ДОЛГОРУКІЙ. Отстань, чорть!

РОЗЕНЪ (продолжая читать). Тогда воспріиметь Россія новое бытіе и совершенно во всёхъ частяхъ преобразится...

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ (генералъ — указывая на Платона Зубова). Что такое съ княземъ?

ЯШВИЛЬ (полковникъ). Медвъжья болъзнь — разстройство желудка отъ страха.

ТАЛЫЗИНЪ. Трусъ! Подъ Катъкиными юбками обабился. Служба-то отечеству не то, знать, что служба постельная: по ночамъ, бывало, у дверей спальни мяукаетъ котомъ, зоветъ императрицу на свиданіе; ему двадцать лътъ, а ей семьдесять — въ морщинахъ вся, желтая, обрюзглая, зубы вставные, изо рта пахнетъ — брр!... съ тъхъ поръ его тошнитъ!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. За то чуть не самодержцемъ сталъ.

ТАЛЫЗИНЪ. А теперь сталъ Брутомъ.

ЯШВИЛЬ. Бруть съ разстройствомъ желудка!

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Да въдь что, братцы, подълаешь? Революція въ собственномъ брюхъ важнъе всъхъ революцій на свъть!

ТАЛЫЗИНЪ (подходя къ Зубову, который лежитъ на канапэ). Не полегчало, князь?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (генералъ). Какое тамъ!...

ТАЛЫЗИНЪ. Гофманскихъ капель бы приняли.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Ну ихъ, капли! Домой бы, въ постель, да припарки... А я тутъ съ вами возись, чортъ бы побралъ этотъ заговоръ! Попадемъ въ лапы Аркачееву, тъмъ дъло и кончится...

РОЗЕНЪ (продолжая читать). По тринадцатому пункту Конституціи Россійской...

ТАЛЫЗИНЪ. Всъхъ-то пунктовъ сколько? РОЗЕНЪ. Сто девяносто девять.

ТАЛЫЗИНЪ. Батюшки! Этакъ, пожалуй, и къ утру не кончите.

РОЗЕНЪ (продолжая читать). По тринадцатому пункту Конституціи Россійской собирается Парламенть...

СКАРЯТИНЪ. Это что за штука?

ТАТАРИНОВЪ. Парламентъ — штука нъмецкая... ФИЛАТОВЪ. Нъмецъ обезьяну выдумалъ!

СКАРЯТИНЪ. А знаете, господа, у княгини Голицыной три обезьянки: когда одинъ самецъ да самочка амурятся, то другой смотритъ на нихъ и, представьте себъ, тоже...

Говорить на ухо.

ТИТОВЪ (ротмистръ). Удивительно!

Трое — у закусочнаго стола.

ПЕРВЫЙ. Последняя цена — полтораста.

ВТОРОЙ. Хочешь сто?

ПЕРВЫЙ. Что вы, сударь, Бога побойтесь! Хотя и крипостная, а все равно, что барышня. Шестнадцать лить, настоящій розанчикь. Стирать и шить уминеть.

ВТОРОЙ. Сто двадцать — больше ни копъйки.

ПЕРВЫЙ. Ну, чорть съ вами, — по рукамъ. Ужъ очень деньги нужны — въ пухъ проигрался.

ТРЕТІЙ. Такъ-то воть и у насъ въ полку штабсъкапитанъ Раздиришинъ все, бывало, малолѣтнихъ дѣвокъ покупалъ и столько онъ ихъ перепортилъ, страсть!

Трое — у печки.

ПЕРВЫЙ. Всѣ люди изъ рукъ природы выходять совершенно равными, какъ сказалъ господинъ Мабли.

ВТОРОЙ. Въ природъ, сударь, нътъ равенства: и на деревъ листъ къ листу не приходится.

ТРЕТІЙ. Равенство есть чудовище, которое хочеть быть королемъ.

ПЕРВЫЙ. Неужели вы, господа, не разумъете, что политическая вольность націи...

ВТОРОЙ. Вольность? Что такое вольность? Обманчивый есть шумъ и дымъ пустой.

МАНСУРОВЪ (полковникъ). Все — пракъ, все — тлънъ, все — твнъ: умремъ, и ничего не останется.

ТРЕТІЙ. Vous avez le vin triste, monsieur!

ШЕНШИНЪ (капитанъ). Ахъ ты, птенецъ, птенецъ! И такъ тебя сюда затащили?

ГАРДАНОВЪ (корнетъ). Изъ трактира Демута, дяденька, за компанію. Пили тамъ — все такіе славные ребята. «Поъдемъ, говорятъ, Вася, къ Талызину!» Вотъ я и поъхалъ.

ШЕНШИНЪ. Ну куда бе тебъ въ этакое дъло, мальчикъ ты маленькій?

ГАРДАНОВЪ. Какой же маленькій, помилуйте, — мив скоро двадцать літь — вчера предложеніе сділаль — стишокъ сочиниль — хотите скажу? Только на ушко, чтобъникто не слышаль.

Зачёмъ въ безуміи стараться Востокъ съ Полуднемъ съединить? Чтобъ вёчно въ радости смёяться, Довольну Машеньку любить.

ЕФИМОВИЧЪ (поручикъ). По исчисленію господина Юнга Штиллинга, кончина міра — черезъ тридцать пять літъ.

ТАТАРИНОВЪ. Ого! Да вы, сударь, фармазонъ, что ли?

ЕФИМОВИЧЪ. Мы — священники, перстъ Горусовъ на устахъ держащіе и книги таинствъ хранящіе.

ТАТАРИНОВЪ (тихо). Просто — мошенники: въ мутной водъ рыбу ловятъ.

ЕФИМОВИЧЪ. Наша наука въ Эдемъ еще открылась. ТИТОВЪ. Удивительно!

ЕФИМОВИЧЪ. А извъстно ли вамъ, государи мои, что по системъ Канта?...

СКАРЯТИНЪ. Это еще что за Кантъ?

ЕФИМОВИЧЪ. Нѣмецкій филозофъ.

ФИЛАТОВЪ. Нъмецъ обезьяну выдумалъ!

СКАРЯТИНЪ. А я вамъ говорю, братцы, у княгини Голицыной три обезьянки: когда самецъ и самочка...

КЛОКАЧЕВЪ. Какъ же, знаю, знаю господина Канта — въ Кенигсбергъ видълъ: старичекъ бъленькій да нъжненькій, точно пуховочка — все по одной аллеъ ходитъ взадъ и впередъ, какъ маятникъ — говоритъ скоро и невразумительно.

ЕФИМОВЪ. Ну такъ вотъ, государи мои, по системъ Кантовой — Божество неприступно есть для человъческаго разума...

ТАТАРИНОВЪ. А слышали, господа, намедни, въ Гостиномъ дворъ, подпоручикъ Өомкинъ доказывалъ публично, какъ дважды два — четыре, что никакого Бога нътъ?

ТИТОВЪ. Удивительно!

ТАЛЫЗИНЪ. Господа, господа, намъ нужно о дълъ, а мы чортъ не знаетъ о чемъ!

МАНСУРОВЪ. Какія діла? Умремъ — и ничего не останется: все — прахъ, все — тлівнъ, все — тівнь... ДОЛГОРУКІЙ (поеть).

Ахъ, ты, сукинъ сынъ, Камарипскій мужикъ, Ты за что, про что калачницу убилъ?...

СКАРЯТИНЪ. А я тебъ говорю, есть Богъ! ТАТАРИНОВЪ. А я тебъ говорю, Бога нътъ!

ВОЛКОНСКІЙ. Петинька, Петинька, пропляши казачка, миленькій!

ДОЛГОРУКІЙ. Отстань, чорть!

ГОЛОСА. Слушайте! Слушайте!

ТАЛЫЗИНЪ (читаетъ). Отреченіе отъ престола императора Павла І. Мы, Павелъ І, милостью Божьей, императоръ и самодержецъ Всероссійскій, и прочее, и прочее, безпристрастно и непринужденно объявляемъ, что отъ правленія государства Россійскаго навъкъ отрицаемся, въ чемъ клятву нашу предъ Богомъ и всецълымъ свътомъ прино-

симъ. Вручаемъ же престолъ нашъ сыну и законному наслъднику нашему, Александру Павловичу.

РОЗЕНЪ. А гдъ же конституція?

ТАЛЫЗИНЪ. Александръ — наша конституція!...

ГОЛОСА. Виватъ, Александръ!

ТАЛЫЗИНЪ. Мы, господа, на совъсть. Извольте и то разсудить, что государь самодержавный не имъетъ права законно власть свою ограничить, понеже Россія вручила предкамъ его самодержавіе нераздъльное...

БИБИКОВЪ. Помилуйте, господа, изъ-за чего же мы стараемся? Изъ-за круглыхъ шляпъ да фраковъ, что ли?

ГОЛОСА. Круглыя шляпы да фраки, вивать! Вивать, свобода!

КЛОКАЧЕВЪ. Неугодно ли будетъ, государи мои, выслушатъ прожектъ о соединении областей Россійской имперіи, по образцу Сѣверо-Американской республики?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. А воть, погодите, задасть вамъ ужо Аракчеевъ Республику!

## Шумъ, крики.

ОДНИ. Вивать, самодержавіе!

ДРУГІЕ. Вивать, конституція!

ТУЧКОВЪ (генералъ). А мнѣ что-то, ребятушки, боязно
— ужь не чорть ли насъ путаетъ?...

ТАЛЫЗИНЪ. Господа, господа! Дайте же слово сказать...

ГОЛОСА. Слушайте! Слушайте!

ТАЛЫЗИНЪ. Россійская имперія, столь велика...

ПЕРВЫЙ. Велика Өедора да дура.

ВТОРОИ. Ничего въ Россіи нѣтъ — по внѣшности, есть все, а на дѣлѣ, нѣтъ ничего.

ТРЕТІЙ. Россія — метеоръ: блеснулъ и пропалъ.

МАНСУРОВЪ. Умремъ — и пичего не останется: все — прахъ, все — твнъ, все — твнъ...

ГОЛОСА. Слушайте! Слушайте!

ТАЛЫЗИНЪ. Россійская имперія столь велика и обширна, что кром'є государя самодержавнаго, всякое иное правленіе неудобовозможно и пагубно...

ГОЛОСА. Върно! Върно! Къ чорту конституцію! Это все нъмцы придумали, враги отечества, фармазоны проклятые!

ТАЛЫЗИНЪ. Ибо что, господа, зримъ въ Европъ? Просвъщеннъйшій изъ всъхъ народовъ, сбросилъ съ себя златыя цъпи порядка гражданскаго, опрокинулъ алтари и троны и, какъ потокъ, надутый всъми мерзостями злочестія и разврата, выступилъ изъ береговъ своихъ, угрожая затопить Европу...

ТАТАРИНОВЪ. Европа скоро погрузится въ варварство...

ТАЛЫЗИНЪ. Одна Россія, какъ нѣкій колоссъ неколебимый, стоитъ, и основаніе онаго колосса — вѣра православная, власть самодержавная.

ГОЛОСА. Виватъ, самодержавіе! Виватъ, Россія! СКАРЯТИНЪ. Россія спасетъ Европу.

ТИТОВЪ. Удивительно!

МОРДВИНОВЪ (подпоручикъ). Граждане Россійскіе... ВОЛКОНСКІЙ. Петинька, Петинька, пропляши казачка!

ДОЛГОРУКІЙ. Отстань, чорть!

ГОЛОСА. Слушайте! Слушайте!

МОРДВИНОВЪ. Граждане Россійскіе! Можетъ ли быть вольность политическая тамъ, гдѣ нѣтъ простой человѣческой вольности, и гдѣ милліоны рабовъ томятся подъвластью помѣщиковъ? Звѣри алчные, піявицы ненасытные, что мы оставляемъ крестьянству? То, чего отнять не можемъ, — воздухъ. Обратимъ же взоры наши на человѣчество и устыдимся, граждане! Низлагая тирана да не будемъ сами тиранами — освободимъ рабовъ...

ТАТАРИНОВЪ. А Емельку Пугачева забыли?

СКАРЯТИНЪ. Освободи ихъ, отродіе хамово, такъ они намъ горло перервутъ.

МОРДВИНОВЪ. Граждане Россійскіе!

ОДНИ. Слушайте! Слушайте!

ДРУГІЕ. Довольно! Довольно!

МОРДВИНОВЪ. Блюдитесь же, граждане! День мщенія грядеть — возстануть рабы и цёпями своими разобьють намъ головы, и кровью нашею нивы свои обагрять. Плаха и петля, мечь и огонь — воть что насъ ждетъ. Будетъ, будетъ сіе... Взоръ мой проницаетъ завъсу временъ... Я зрю сквозь цёлое столътіе... я зрю...

ГОЛОСА. Молчите! Молчите! Довольно!

ТАТАРИНОВЪ. Вы оскорбляете, сударь, дворянство Россійское. Мы не позволимъ...

ТАЛЫЗИНЪ. Господа, мы все не о томъ — намъ нужно о дълъ, а мы чортъ знаетъ о чемъ!

ГОЛОСА. Въ чемъ же дело, говорите.

ТАЛЫЗИНЪ. А дъло въ томъ, что, если государь отреченья не подпишетъ, такъ какъ намъ быть?...

ОДНИ. Арестовать!

ДРУГІЕ. Въ Шлиссельбургъ!

ТАЛЫЗИНЪ. Легко сказать — Шлиссельбургъ. Войска ему преданы — освободятъ — и что тогда?

БЕНИГСЕНЪ (генералъ). Messieurs, le vin est tiré, il faut le boire. У государя самодержавнаго корону отнять и сохранить ему жизнь, есть дъло невозможное.

Всѣ сразу умолкли; такая тишина, что слышится бой курантовъ за Невою, на Петропавловской крѣпости.

ТУЧКОВЪ. О-хо-хо! Царя убить — страшное дѣло... ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Помазанникъ Божій... ШЕНШИНЪ. Присяга не шутка... ЕФИМОВИЧЪ. И въ Писаніи сказано: Бога бойтесь, царя чтите...

БИБИКОВЪ (полковникъ). Государи мои милостивые, для всякаго ума просвъщеннаго невинность тираноубійцы есть математическая ясность: ежели, скажемъ, нападетъ на меня злодъй и вознесши надъ главою моею кинжалъ...

НПВИЛЬ. Эхъ, господа, чего канитель-то тянуть? Намедни онъ меня по лицу ударилъ, а таковыя обиды кровью смываются — воть вамъ и вся математика!

ГОЛОСА. Върно! Върно! Кровь за кровь! Смерть тирану!

ГАРДАНОВЪ (вскочивъ на стулъ).

Ликуйте, склепанны народы, Пылай, кровавая заря! Се, правосудіе свободы На плаху возвело царя!

ГОЛОСА. Смерть тирану! Смерть тирану! Ура, свобода!

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ (генералъ — съ деревянною ногою). Нътъ, господа! Я, одинъ на одинъ, хотъ съ чортомъ биться готовъ, — но сорокъ человъкъ на одного, — воля ваща, я не запятнаю шпаги моей таковою подлостью!

БИБИКОВЪ. Лучше сорокъ человъкъ на одного, чъмъ одинъ на сорокъ милліоновъ — туть, говорю, математика...

ОДНИ. Къ чорту математику! Не хотимъ! Ненадо! Ненадо!

ТУЧКОВЪ. Жаль Павлушку...

ДРУГІЕ. А коли вамъ жаль, такъ ступайте, доносите! ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Господа, разойдемся, — а то арестуютъ — тъмъ дъло и кончится.

ТАЛЫЗИНЪ. Что вы, князь? Сами кашу заварили, а теперь на попятный?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Да вѣдь не я одинъ, а вотъ и они...

ОДНИ. Князь правду говорить — толку не быть — разойдемся.

ДРУГІЕ. Трусы! Шпіоны! Предатели!

ПЕРВЫЙ. Какъ вы, сударь, смете?...

Кто-то въ кого-то пускаетъ бутылкою.

ГОЛОСА. Ваше превосходительство, туть дерутся.

ГОЛОСА. Тише, тише вы тамъ, черти, анаеемы!

ТАЛЫЗИНЪ. Господа, господа, какъ вамъ не стыдно? Отечество въ опасности, а вы...

Крикъ, смятение. Платонъ Зубовъ пробирается къ выходу.

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ. Куда ты, Платонъ? ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Домой.

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ. Братъ, а, братъ, да ты и вправду струсилъ, что ли?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. А ты чего хорохоришься? На деревяшкъ то своей не далеко ускачешь. И не самъ ли сейчасъ говорилъ, что убивать не пойдешь?

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ. Не пойду убивать, но умирать пойду за отечество.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Ну, братъ, знаемъ — Кузькина мать собиралась умирать... Да ну же, полно дурить, пусти.

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ. Не пущу!

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (толкаеть его). Пусти, чортъ!

ВАЛЕРІАНЪ ЗУБОВЪ (обнажая шпагу). Стой, подлецъ! Заколю!

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (кидаясь на него со шпагою). Ахъ, ты каракатица безногая! Я тебя!...

Бьются. Ихъ разнимаютъ.

ТАЛЫЗИНЪ. Платонъ Александровичъ! Валеріанъ Александровичъ! Братъ на брата...

Стукъ въ наружную дверь.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (въ ужасѣ, падая навзничь на стулъ). Аракчеевъ!...

Смятеніе.

ГОЛОСА. Аракчеевъ! Аракчеевъ! Бъгите!

ТАЛЫЗИНЪ. Господа, что вы? Богь съ вами, какой Аракчеевъ? Это Паленъ — мы Палена ждемъ.

ГОЛОСА. Паленъ, Паленъ! Эхъ, перетрусили! ТАЛЫЗИНЪ (у двери). Кто тамъ?

ГОЛОСЪ (изъ-за двери). Да я же, я, Николай Зубовъ. Отпирайте, чортъ побери, ошалъли, что ли?

Талызинъ отпираетъ. Входитъ кн. Николай Зубовъ.

ТАЛЫЗИНЪ. Ну, батюшка, напугали.

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. А что?

ТАЛЫЗИНЪ. Думали, Аракчеевъ.

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Типунъ вамъ на языкъ — зачѣмъ его поминаете къ ночи?

ТАЛЫЗИНЪ. А вы гдъ же, сударь, пропадали? НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Болълъ.

ТАЛЫЗИНЪ. Животикъ тоже, какъ у братца?

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Не животъ, а чортъ.

ТАЛЫЗИНЪ. Чортъ? Въ какомъ же видъ?

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. А въ видъ генерала Аракчеева. ТАЛЫЗИНЪ. Тъфу, скверность!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Да, сперва по ночамъ душилъ, а потомъ и днемъ являться сталъ: куда не обернусь — все эта рожа паскудная — торчитъ, будто бы подъ бокомъ да шепчетъ на-ухо: «Поди, донеси, а то арестую!» И такая на меня тоска напала, такая, братцы, тоска — ну просто смертъ. Пойду-ка, думаю, къ знахаркъ: коли порча, съ уголька не спрыснетъ ли? По утру сегодня ранешенько иду мимо Лътняго сада, по Набережной — темень, слякоть, склизко — на мостикъ Лебяжьемъ споткнулся, упалъ, едва ногу не вывихнулъ — ну, думаю, шабашъ, тутъ меня

Аракчеевъ и сцапаетъ. Гляжу — а на снъту образокъ лежитъ малюсенькій — вотъ этотъ самый, видите? Николай Угодникъ Мценскій.

ТИТОВЪ. Удивительно!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Подобраль его, перебъжаль по мосткамъ на Петербургскую, къ Спасу, отслужилъ молебенъ, да какъ запъли: «Отче, святителю Николаю, моли Бога о насъ», — такъ меня словно что осънило: ахъ, батюшка, думаю, да въдь это онъ самъ, святитель-то, ангелъ мой благословилъ меня иконкою. И все какъ рукой сняло — ничего теперь не боюсь — и вы, братцы, не бойтесь — Никола вывезетъ!

ТАЛЫЗИНЪ. Никола-то Николою, а мы тутъ, ваше сіятельство, чуть не перессорились...

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Изъ-за чего?

ТАЛЫЗИНЪ. А если отреченья государь не подпишеть, такъ что дълать?

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Что дълать? Убить, какъ собаку — и кончено!

ГОЛОСА. Убить! Убить! Собакъ — собачья смерть! Смерть тирану!

БИБИКОВЪ (въ изступленіи). Не ему одному, а всёмъ! Пока не перерёжемъ ихъ всёхъ, не истребимъ гнездо проклятое, — не будетъ въ Россіи свободы.

ОДНИ. Всехъ! Всехъ! Бить такъ бить!

ДРУГІЕ. Что вы, что вы, братцы — Бога побойтесь! НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Небойсь, ребята, небойсь — Никола вывезетъ!

Стукъ въ дверь. Опять, какъ давеча, смятеніе.

ГОЛОСА. Аракчеевъ! Воть когда Аракчеевъ! Бъгите! Бъгите!

ТАЛЫЗИНЪ (у двери). Кто тамъ? ГОЛОСЪ (изъ-за двери). Графъ Паленъ.

Талызинъ отпираетъ дверь. Входитъ Паленъ.

ПАЛЕНЪ. Ну что, господа, какъ у васъ тутъ? Все ли готово?

ТАЛЫЗИНЪ. Все, ваше сіятельство. Только вотъ ни-какъ сговориться не можемъ...

ПАЛЕНЪ. Не говорить, а дълать надо. Одно, друзья мои, помните: не разбивши янцъ, не состряпаешь янчницы.

ТАТАРИНОВЪ. Это что же значитъ? А?

СКАРЯТИНЪ. Яйца — головы царскія, а яичница — революція, что ли?

ПАЛЕНЪ. Ну, господа, времени терять нечего — идемъ.

ГОЛОСА. Идемъ! Идемъ!

ПАЛЕНЪ. На два отряда раздълимся: одинъ со мною, другіе съ княземъ Платономъ Александровичемъ...

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Нътъ, графъ, на меня не расчитывайте.

ПАЛЕНЪ. Что такое?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Не могу — боленъ.

ПАЛЕНЪ. Что вы, что вы, Платонъ Александровичъ, батюшка, помилуйте, въ последнюю минуту — прескверная штука, неугодно ли стаканъ лафита!

БЕНИГСЕНЪ. Не извольте безпокоиться, графъ. Князь, правда, боленъ. Но это пройдеть — у меня для него отличное средство... (Платону Зубову.) Ваше сіятельство, на два слова. (Палену.) А вы, графъ, пока раздѣляйте отряды.

Бенигсенъ отводить Платона Зубова въ сторону.

ПАЛЕНЪ. Господа, кому угодно со мною, сюда пожалуйте, направо, а проче съ княземъ — налъво.

Всъ стоятъ, не двигаясь.

ПАЛЕНЪ. Ну что же? Раздѣляйтесь... (Молчаніе.) А, понимаю...

Самъ разставляеть всёхъ, по очереди.

ПАЛЕНЪ. Со мной — съ княземъ, со мной — съ княземъ.

Платонъ Зубовъ и Бенигсенъ — въсторонъ.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Что вамъ, сударь, угодно? БЕНИГСЕНЪ. А то, что если вы...

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Оставьте меня въ покоѣ! БЕНИГСЕНЪ. Если вы...

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Убирайтесь къ чорту!

БЕНИГСЕНЪ. Если вы сейчасъ не согласитесь идти съ нами, я васъ убью на мъстъ.

Вынимаеть пистолеть.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Что за шутки!... БЕНИГСЕНЪ. А вотъ увидите, какъ шучу.

Взводить курокъ.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Перестаньте, перестаньте же, Леонтій Леонтьевичъ...

БЕНИГСЕНЪ. Рѣшать извольте, пока сосчитаю до трехъ. Разъ — идете?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Послушайте...

БЕНИГСЕНЪ. Два — идете?

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Э, чортъ!...

БЕНИГСЕНЪ. Три.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Иду! Иду!

БЕНИГСЕНЪ. Ну давно бы такъ. (Палену.) Князь идеть — пилюли изрядно подъйствовали.

ПАЛЕНЪ. Ну вотъ и прекрасно! Значитъ, все готово. Хозяинъ, шампанскаго! Выпьемъ и съ Богомъ.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Ваше сіятельство, а какъ же мы въ замокъ войдемъ?

ПАЛЕНЪ (указывая на Аргамакова). А вотъ Александръ Васильичъ проведетъ — ему всѣ ходы извѣстны.

АРГАМАКОВЪ. Отъ Лътняго сада черезъ канавку по малому подъемному мостику.

ЯШВИЛЬ. А если не опустять мостикъ-то?

АРГАМАКОВЪ. По командъ моей, какъ плацъ-адъютанта замка, опустятъ.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. А потомъ?

АРГАМАКОВЪ. Потомъ черезъ Воскресенскіе ворота, что у церкви, во дворъ и по витой л'астниц'я прямо въ переднюю, къ дверямъ спальни.

ЯШВИЛЬ. Караула въ передней много ли?

АРГАМАКОВЪ. Два камеръ-гусара.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. Изъ нашихъ?

АРГАМАКОВЪ. Нътъ. Да съ двумя-то, чай, справимся.

Деньщики подмоть на подносахъ бокалы съ шампанскимъ.

ПАЛЕНЪ (подымая бокалъ). Съ новымъ государемъ императоромъ Александромъ Павловичемъ! Ура!

ВСЪ. Ура! Ура!

БЕНИГСЕНЪ (отводя Палена въ сторону). А игра-то, кажется, не стоитъ свъчъ?

ПАЛЕНЪ. Почему?

БЕНИГСЕНЪ. А потому, что съ этими господами революціи не сдѣлаешь. Низложивъ тирана, только утвердимъ тиранство.

ПАЛЕНЪ. Ваше превосходительство, теперь поздно. БЕНИГСЕНЪ. Поздно, да, — или рано. А жаль. Въдь можно бы . . . Эхъ! . . . . Ну, да все равно. Le vin est tiré, il faut le boire. Идемте.

ПАЛЕНЪ. Идемте, господа!

ГОЛОСА. Идемте! Идемте!

ТАЛЫЗИНЪ. Ваше сіятельство, какъ же такъ, въдь мы ничего не ръшили...

ГОЛОСА. Довольно! Довольно! Идемъ! Идемъ! Ура, свобода! Смертъ тирану!

Вст уходять. Два деньщика, старый — Кузьмичъ и молодой — Өедя, гасять свтии, уби-

рають со стола, сливають изъ бокаловъ остатки вина и пьють.

ӨЕДЯ. Дяденька, а, дяденька, грѣхъ-то какой — вѣдь они его убьютъ?

КУЗЬМИЧЪ. Убыотъ, Өедя, не миновать, убыотъ.

ӨЕДЯ. Какъ же такъ, дяденька, а? Царя-то?... Ахъ, ты, Господи, Господи!...

КУЗЬМИЧЪ. Да что, братъ, подълаешь? Отъ судьбы не уйдешь: убили Алешеньку, убили Иванушку, убили Петиньку — убьютъ и Павлушку. И сколько ихъ еще перебьють, Богъ въсть... Выпьемъ-ка, Өедя, за новаго!

ӨЕДЯ. Выпьемъ, Кузьмичъ! А только какъ же такъ, а? И какой-то еще новый будеть?

КУЗЬМИЧЪ. Лучше стараго не быть! Да намъ, что новый, что старый, все едино — кто ни попъ, тотъ и батька.

Өедя поднимаеть съ пола гитару, брошенную кн. Долгорукимъ, и безотчетно, какъ бы о другомъ думая, тихонько перебираетъ струны. Кузьмичъ, сперва тоже тихонько, а потомъ все громче, подпѣваетъ.

### кузьмичъ.

Ахъ ты, сукинъ сынъ, Камаринскій мужикъ, Ты за что, про что калачницу убилъ? Я за то, про то калачницу убилъ, Что не съ солію калачики пекла,

Не поджаристыя.

Занавъсъ.

# Четвертое дъйствіе

Вторая картина

Комната княгини Анны Гагариной. Налѣво — дверь въ спальню; въ глубинѣ — дверь на лѣстиицу, ведущую въ апартаменты государя. Направо — каминъ съ огнемъ. Въ углу стѣнные часы. Ночь.

Павелъ и Анна.

Анна сидить въ креслъ у камина. Павелъ, у ногъ Анны, положилъ голову на ея колъни и дремлетъ.

АННА. Баю-баюшки-баю! Спи, Павлушка, спи, родненькій!

ПАВЕЛЪ. Какіе у тебя глазки ясные — точно два зеркальца — вижу въ нихъ все и себя вижу маленькимъ, маленькимъ.... А знаешь, Аннушка, когда я такъ лежу головой на колъняхъ твоихъ, то будто и вправду я — маленькій, и ты на рукахъ меня держишь, баюкаешь...

АННА. Спи, маленькій, спи, д'вточка!

ПАВЕЛЪ. Сплю, не сплю, а все что-то грезится давнее, давнее, давнее, давтское, такое же маленькое, какъ воть въ глазахъ твоихъ, зеркальцахъ. Большое-то забудешь, а малое помнится. Бывало, за день обидитъ кто, ляжешь въ постель, съ головой одвяломъ укроешься и плачешь такъ сладко, какъ будто и радъ, что обидъли... Ты это знаешь, Аннушка?

АННА. Знаю, милый. Нёть слаще тёхъ слезъ — пусть бы, кажись, всегда обижали, только бы плакать такъ...

ПАВЕЛЪ. Вотъ, вотъ... А тебя кто обижалъ? АННА. Мачиха.

ПАВЕЛЪ. А меня мать родная... Ну, да не надо объ этомъ... За то, когда весело, такъ весело — расшалимся, бывало, съ Борей Куракинымъ, со стола учительскаго скатерть сдернемъ, и ну кататься, валяться — пыльстолбомъ. Изъ шкаповъ книжныхъ полки повытаскаемъ, мосты военные строимъ. А лошадки, солдатики! А тамъ ужъ и дъла сердечныя. Влюбляться то чуть не съ колыбели

началъ. Въ томахъ Энциклопедіи Французской — книжищахъ преогромныхъ, больше меня самого — все изъясненія къ слову Атоиг ищу и съ фрейлинами — противъ насъ жили во флигелѣ — въ окна переглядываемся. Не зналъ еще, что такое любовь, а ужъ дня не могъ прожить безъ страсти. Подышу на зеркало и выведу пальцемъ имя возлюбленной, а услышу, идутъ — сотру поскорѣе. Разъ на балу персикъ укралъ, спряталъ въ карманъ, чтобъ любезной отдатъ, да забылъ, сѣлъ, раздавилъ, по штанамъ потекло — срамъ. А красавицы-то, не шутя, на плутишку заглядывались: я вѣдь тогда, — не то что теперь, курносый уродъ, — мальчикъ былъ прехорошенькій. Портретикъ мой помнишь? Гдѣ онъ? Покажи-ка.

Анна снимаеть съ шеи цепочку съ медальономъ и подаеть Павлу.

ПАВЕЛЪ (глядя на портретъ). А-а! Я и забылъ, что мы тутъ вдвоемъ: на одной половинкъ — я, на другой — онъ. Ровесники. Обоимъ лътъ по двънадцати. И похожито какъ! Двъ капли воды! Не разберешь, гдъ я, гдъ онъ. Точно близнецъ аль двойникъ. Ну да и не диво — въдъ сынъ родной, первенецъ, плотъ и кровь моя, мальчикъ мой милый... Александръ, Александръ!...

Ломаетъ медальонъ и бросаетъ въ огонь.

ПАВЕЛЪ. Будь онъ проклять! проклять! проклять! АННА. Что ты, Павлушка? Сына родного...

ПАВЕЛЪ. Отцеубійца!...

АННА. Н'ять, н'ять, не в'ярь, налгали теб'я. — Александръ невиненъ...

ПАВЕЛЪ. Невиненъ? Онъ-то невиненъ? Да знаешь ли, что онъ со мною сдълать хотълъ? Пусть бы просто убилъ, какъ разбойникъ, ночью пришелъ и заръзалъ. Такъ нътъ же, нътъ! Не тъло, а душу мою умертвить онъ хотълъ — лишитъ меня разума ... Съ ума-то свести можно всякаго, — только стой всъ кругомъ, да подмигивай: вотъ,

моль, сходить, сходить съ ума. Хоть кого, говорю, возьми, не выдержить, взбъсится... А сошель бы съ ума, — посадили бы на цъпь, пришли бы дразнить, какъ звъря въ клъткъ, и я бы выль, выль, выль, какъ звърь или какъ вътерь, слышишь? — въ трубъ воетъ — у-у-у!...

АННА. Ненадо, ненадо, Павлушка миленькій! А то в'єдь и вправду можно...

ПАВЕЛЪ. Можно! А ты что думала? Когда тяжесть Россіи, тяжесть Европы, тяжесть міра, вся — на одной головѣ, то съ ума сойти можно. Богъ да я — и больше никого, вотъ что тяжко, — человѣку, пожалуй, и не вынести... Тронъ мой — крестъ мой, багряница — кровь, корона — терновый вѣнецъ, иглы пронзили мнѣ голову... За что, за что, Господи?... Да будетъ воля Твоя.... Но тяжко, тяжко, тяжко!...

Падаетъ на колъни.

АННА (обнимая и цёлуя голову Павла). Павлушка, бёдный ты мой, бёдненькій!...

ПАВЕЛЪ. Да — «Бъдный Павелъ! Бъдный Павелъ!» — Знаешь, кто это сказалъ?

АННА. Кто?

ПАВЕЛЪ. Петръ.

АННА. Кто?

ПАВЕЛЪ. Государь императоръ Петръ I, мой прадъдъ.

АННА. Во сиъ?

ПАВЕЛЪ. На яву.

АННА. Привидъніе?

ПАВЕЛЪ. Не знаю, а только видёлъ я его, видёлъ, воть какъ тебя вижу сейчасъ. Давно было, лётъ двадцать назадъ. Шли мы разъ ночью зимою съ Куракинымъ по Набережной. Луна, свётло, почти какъ днемъ, только на снёгу тёни черныя. Ни души, точно все вымерло. На Сенатскую площадь вышли, гдё нынче памятникъ. Куракинъ отсталъ. Вдругъ слышу, рядомъ кто-то идетъ — гляжу — высокій, высокій, въ черномъ плащѣ, шляпа низко

— лица не видать. «Кто это?» — говорю. А онъ остановился, снялъ шляпу — и узналъ я — государь императоръ Петръ І. Посмотрълъ на меня долго, скорбно да ласково такъ, головой покачалъ и два только слова молвилъ, тъ же вотъ, что ты сейчасъ: «Бъдный Павелъ! Бъдный Павелъ!»

АННА. И что же?

ПАВЕЛЪ. Не помню. Упалъ, върно, безъ чувствъ. Только, какъ пришелъ въ себя, вижу Куракинъ надо мною клопочетъ, снъгомъ виски третъ. «Это, говоритъ, у васъ отъ желудка». Что-жъ, можетъ быть, и отъ желудка. Никто ничего не знаетъ... А ты въришь въ привидънія, Аннушка?

АННА. Не знаю... Ненадо объ этомъ... страшно!...

ПАВЕЛЪ. Да, страшно! Все страшно — о чемъ ни подумаещь, какъ въ яму провалишься... Никто ничего не знаетъ... Паскаль говаривалъ, что вещь наималъйшая такая для него естъ бездна темноты, что разсудку на то не достанетъ... Такъ вотъ и я всего боюсь, а больше всего боятъся боюсь... Ну, да правда твоя — ненадо объ этомъ... Лучше опятъ такъ — головой на колъняхъ твоихъ — тихо, тихо — баю-баюшки-баю...

АННА. Баю-баюшки-баю! Спи, Павлушка, спи, родненькій!

ПАВЕЛЪ. Давнее, давнее, дѣтское... Клѣточка для чижиковъ, одинъ чижикъ прикованъ къ столбику съ обручемъ, а внизу вода — самъ таскаетъ ведерышкомъ; клѣточка, будто-бы, пустынь, а чижикъ — пустынникъ, «Дмитрій Ивановичемъ» зватъ, а другой на волѣ, тотъ — «Ванька слуга»... А еще столовые часики фарфоровые, бѣлые, съ цвѣточками золотыми да розовыми... Когда солнце на нихъ, то въ цвѣточкахъ веселіе райское...

Часы на ствив быотъ три четверти одиннадцатаго.

ПАВЕЛЪ. Спать пора. Дастъ Богъ, усну сегодня сладко — сниться будеть, что баюкаешь... А вътеръ-то

въ трубъ опять какъ воеть, слышишь? — у-у-у!... Точно мой Шпицъ. Собаченка проклятая — весь день выла — подъ ногами все вертится, въ глаза глядитъ и воеть... Ну, прощай, Аннушка, спи съ Богомъ.

Павелъ встаеть. Анна съ внезапнымъ порывомъ, обиявъ его, прижимается къ нему.

ПАВЕЛЪ. Что ты?

АННА. Не уходи! Не уходи!

ПАВЕЛЪ. Да что, что такое?

АННА. Не знаю... Страшно...

ПАВЕЛЪ. Напугалъ привидъніями, что ли?

АННА. Не знаю... нъть... не то...

ПАВЕЛЪ. Такъ что же?

Молчаніе. Анна еще крѣпче прижимается къ Павлу и дрожить.

ПАВЕЛЪ. А, вотъ что! Думаешь, убьютъ. Небось, не убьютъ. Пустъ-ка сунутся, попробуютъ. Ребятушекъ моихъ намедни видъла, какъ любятъ меня? Коли что, — умрутъ, а не выдадутъ... Ну, да и Паленъ, чай, не дуракъ.

АННА. Паленъ измънцикъ.

ПАВЕЛЪ. А вотъ посмотримъ, — я уже послалъ за Аракчеевымъ — завтра же узнаемъ все.

АННА. Завтра? А если въ эту ночь?...

ПАВЕЛЪ. Небось, говорю, не успъють. Да и какъ имъ войти? Послъ вечерней зори — всъ ворота заперты, мосты подняты: мы тутъ въ замкъ, какъ въ осажденной кръпости — рвы глубокіе, стъны гранитныя, бойницы съ пушками — цълымъ войскомъ не взять.

АННА. А все-таки страшно, Павлушка!... Прости ты меня, глупую... Видно, и я, какъ собаченка твоя... Ну, родненькій, ну, миленькій, ну, что тебъ стоитъ?.... Останься, побудь со мной до утра...

АННА. Понедъльникъ.

ПАВЕЛЪ. А, тяжелый день... Ну да для кого — Понедъльникъ, а для насъ — Воскресеніе. Завтра же я нанесу великій ударъ — падуть на плахъ головы, нъкогда мною любимыя... Завтра старому конецъ — и новая жизнь — Воскресеніе!... Ну, прощай, а то въдь и вправду, пожалуй...

АННА. Останься! Останься!

ПАВЕЛЪ. Нѣтъ, нѣтъ! Какъ вамъ не стыдно? Трусъ я, что ли? Мнѣ ли, самодержцу, великаго Прадѣда правнуку, боятъся этой сволочи? Взгляну — и побѣгутъ, дожну — и разсѣятся. Яко таетъ воскъ отъ огня, побѣгутъ нечестивые. Съ нами Богъ! Не бойся же, Анна, и помни — съ нами Богъ!

Павелъ обнимаетъ Анну и уходитъ. Анна падаетъ въ кресло и сидитъ въ оцвпенвніи, глядя на огонь въ каминв. Потомъ вскакиваетъ и подбегаетъ къ двери, въ которую ушелъ Павелъ.

АННА. Павлушка! Павлушка! (Прислушивается.) Ушелъ...

Возвращается на прежнее м'єсто у камина, садится и опускаеть голову на руки.

АННА. Бъдный Павелъ! Бъдный Павелъ!

Занавъсъ.

# Пятое дъйствіе

Первая картина

Двѣ комнаты, раздѣленныя стѣною; направо — узкая прихожая - корридоръ; налѣво — спальня государя. Въ стѣнѣ — двойная дверь, соединяющая обѣ комнаты.

Въ глубинъ прихожей запертая дверь на маленькую витую лъстницу во дворъ. Далъе — печка и скамья для часовыхъ. Направо — дверь въ пріемную и окно на Нижній Лътній садъ. На полу фонарь.

Въ глубинъ спальни — маленькая походная кровать безъ занавъсокъ, съ ширмами; ночникъ. Направо — голландская печка на ножкахъ и забитая наглухо дверь въ апартаменты государыни. Стъны обложены деревомъ, крашеннымъ въ бълый цвътъ.

Павелъ, въ бъломъ полотняномъ камзолъ, въ ночномъ колпакъ спить на постели.

Въ прихожей два часовыхъ камеръ-гусара, Ропшинскій, помоложе и Кириловъ, постарше, дремлють на скамьъ у печки.

Ропшинскій встаеть, зѣваеть, потягивается, подходить къ двери спальни, пріотворяеть первую наружную дверь, прикладываеть ухо къ замочной скважинѣ и прислушивается.

КИРИЛОВЪ. Спитъ?

РОПШИНСКІЙ. Спить.

КИРИЛОВЪ. Ну, слава Богу! Теперь до утра, чай, не проснется. Умаялся, столько-то ночей не спавши.

РОПШИНСКІЙ. Какъ легь, такъ и заснуль, точно ключь ко дну пошелъ. И помолиться не успълъ.

КИРИЛОВЪ. Ну, Богъ проститъ. Что другое, — а къ молитвъ усерденъ. Въ прежніе-то годы, въ Гатчинскомъ дворцъ, бывало, такъ-то ночью тоже стоишь на часахъ у спальни и все сквозь двери слышишь, какъ молится, вздыхаетъ да охаетъ, лбомъ объ полъ колотитъ, земные поклоны кладетъ, — на паркетъ протерты — и нынче видать — словно двъ ямочки.

ПАВЕЛЪ (во снѣ). Часики фарфоровые бѣлые съ цвѣточками... Когда на нихъ солнце, то въ цвѣточкахъ веселіе райское...

РОПШИНСКІЙ (прислушиваясь). Бредить.

КИРИЛОВЪ. Ничего. Всегда во снѣ говоритъ, иной разъ по-русски, а иной — по-французски, внятно такъ, будто наяву; ежели въ день былъ веселъ, то бредитъ спокойно, а ежели какія противности, то и сквозь сонъ говоритъ угрюмо и гнѣваться изволитъ... О-хо-хо, грѣхи наши тяжкіе!... Сохрани и помилуй, Матерь Царица Небесная. Ложись-ка, Степа!

РОПШИНСКІЙ. Ніть, я посижу, Данилычь, а то, какъ лягу, не добудишься.

КИРИЛОВЪ. Ну, съ Богомъ! А я тутъ у печки прикорну — дъло наше старое — поясницу что-то ломить — не къ морозу ли? — дай Богъ морозца да солнышка!...

> Кириловъ разстилаетъ шинель на полу и укладывается. Ропшинскій дремлетъ, сидя на скамьъ и прислонившись головой къ печкъ. Сначала издали, потомъ все ближе и ближе, наконецъ, у самыхъ оконъ, на деревьяхъ Лътняго сада, слышится воронье карканье.

РОПШИНСКІЙ. Слышишь, Данилычъ? КИРИЛОВЪ. А что?

РОПШИНСКІЙ. Воронье-то раскаркалось.

КИРИЛОВЪ. Да, вишь, проклятые. И съ чего это ночью имъ вздумалось? Не къ добру, ой, не къ добру!... То собаченка выла весь день, а то воронье... Какъ бы государя не взбудили. Спугнулъ ихъ, что ли, кто? Да кому ночью по саду ходить?... Погляди-ка, Степа, что тамъ такое?

РОПШИНСКІЙ (глядя въ окно). Не видать — стекло замерзло. Вверху, будто, прояснѣло, вызвѣздило, а внизу не то вьюга мететъ, не то люди идутъ — много людей... войско...

КИРИЛОВЪ. Какое тамъ войско, Господь съ тобой! Съ просонокъ, чай, мерещится?

РОПШИНСКІЙ. Можеть, и мерещится — мутно, бѣло — не видать...

Отходить къ скамьв.

КИРИЛОВЪ. Ну то-то... Дѣло ночное — всяко бываетъ... А ты оградись крестомъ да молитвою — чуръ насъ, чуръ — тебя и не тронетъ... (Крестится и зѣваетъ.) О-хо-хо, грѣхи наши тяжкіе!... Сохрани и помилуй, Матеръ Царица Небесная...

Кириловъ и Ропшинскій засыпають. Воронье карканье стихаеть. Фонарь чадить и гаснеть. Въ окив голубоватый отсевть луниой вьюги.

ПАВЕЛЪ (во снъ). Сашенька, Сашенька, мальчикъ мой миленькій...

Стукъ съ лъстницы въ наружную дверь прихожей.

КИРИЛОВЪ (просыпаясь). Стучать.... Степа, а. Степа?

РОПШИНСКІЙ (въ полуснѣ). Воронье... воронье Охъ, Данилычъ, что мнѣ приснилось-то... (Совсѣмъ проснувшись.) А? Что?... Стучатъ?...

КИРИЛОВЪ. О, Господи! Ужъ не бъда ли какая?... Помилуй, Матерь Царица Небесная... (Надъвъ саблю и подойдя къ двери.) Кто тамъ?

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА (изъ-за двери). Отворяй! Отворяй!

КИРИЛОВЪ. Да кто? Кто такой?

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА. Оглохъ, старая тетеря, не слышишь, что ли, по голосу? Я, я — Аргамаковъ, плацъадъютантъ...

КИРИЛОВЪ. Александръ Васильичъ, ваше высокоблагородіе, чего угодно?...

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА. Продери-ка глаза, пьяная рожа! Аль забыль, съ къмъ говоришь?... Я къ его величеству съ рапортомъ.

КИРИЛОВЪ. Государь почивать изволять, — будить не вельно...

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА. Врешь, дуракъ! О пожа-рахъ и ночью докладывать велъно.

КИРИЛОВЪ. Пожаръ? Гдв пожаръ?

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА. Въ Адмиралтействъ. Да чортъ тебя дери, долго ли мнъ тутъ съ тобой разговари-

вать... Ужо на гауптвахтъ выпорю, такъ узнаешь, сукинъ сынъ, какъ команды не слушаться... Отворяй!

КИРИЛОВЪ. Сейчасъ, сударь, сейчасъ. Фонарь потухъ — темно — ключа не найду... (Тихо Ропшинскому.) Степа, а, Степа? Бъды бы не вышло?... Не взбудить ли государя, что ли?...

РОПШИНСКІЙ. Нѣтъ, Данилычъ, упаси Боже будить — убъетъ... Пусть ужъ полковникъ самъ, какъ знаетъ, а наше дѣло — сторона...

ГОЛОСЪ АРГАМАКОВА. Отворяй же! Отворяй, чорть, анасема!...

РОПШИНСКІЙ. Вишь, какъ лють — пожалуй, и вправду, засечеть. Отворяй-ка скорее, Данилычь.

КИРИЛОВЪ. О, Господи, Господи! Помилуй, Матерь Царица Небесная...

> Отпираеть дверь. Входить Аргамаковъ. За нимъ — Бенигсенъ, кн. Яшвиль, Бибиковъ, Татариновъ, Скарятинъ, Николай и Платонъ Зубовы — съ глухими фонарями и шпагами наголо.

КИРИЛОВЪ. Кто такіе?... Кто такіе?... Ой, ой... батюшки!... Караулъ!...

РОПШИНСКІЙ (убъгая направо). Караулъ! КИРИЛОВЪ (выхвативъ саблю изъ ноженъ и становясь передъ дверью спальни). Стой! Стой!

Заговорщики окружають Кирилова.

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Саблю долой!

Ударомъ шпаги выбиваетъ у Кирилова саблю и ранитъ его въ руку.

КИРИЛОВЪ (падая). Государь! Государь! Бунтъ! ПАВЕЛЪ (на мгновенье проснувшись, приподымается на постели). Кто тамъ? Кто тамъ? (Падаетъ навзничъ и, опять засыпая, бредитъ.) Сашенька, Сашенька, мальчикъ мой милый... я такъ и зналъ... ну, слава Богу...

ЯШВИЛЬ (приставивъ дуло пистолета къ виску Кирилова). Молчи — убъю!

АРГАМАКОВЪ (хватая кн. Яшвиля за руку). Что вы, князь, — всекъ перебудите.

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Ротъ платкомъ! Тащи внизъ! Кирилову затыкаютъ ротъ и стаскиваютъ по лъстницъ.

АРГАМАКОВЪ. А другой?

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Убъжалъ.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Бъда! Тревогу подыметь.

БЕНИГСЕНЪ. Не успъеть. А наши-то гдъ?

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Разбъжались. Кто на лъстницъ да на дворъ остался, а кто — въ саду, — какъ давеча вороны-то раскаркались, — всъ перетрусили.

БЕНИГСЕНЪ. Ну, чортъ съ ними! Насъ довольно. Только скорте, скорте! (Подойдя къ двери спальни, отворяеть наружную дверь и пробуеть отворить внутреннюю.) Изнутри заперся, значить, тамъ. (Прислушивается.) Втрно, спитъ. У кого инструментъ?

АРГАМАКОВЪ. Здѣсь.

БЕНИГСЕНЪ. Отпирайте.

АРГАМАКОВЪ (Платону Зубову). Фонарь подержите. ГОЛОСА ЗАГОВОРЩИКОВЪ (съ лъстницы). Бъгите! Бъгите! Тревога!

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Господа, слышите?...

Дрожить и роняеть фонарь.

БЕНИГСЕНЪ. Эхъ, князь, теперь не время дрожать. ПАВЕЛЪ (просыпаясь). Кто?... Кто?... Кто?...

Соскочивъ съ постели, подбѣгаетъ къ двери и прислушивается.

БЕНИГСЕНЪ. Инструментъ, что ли, испортился? АРГАМАКОВЪ. Нътъ, да замокъ аглицкій, съ фокусомъ — отмычка не беретъ. НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Ну-ка, плечомъ — авось, подастся.

Напираетъ плечомъ на дверь. Дверь трещитъ. Павелъ отбътаетъ въ противоположный конецъ спальни, забивается въ уголъ у печки за ширмами и плотно прижимается, какъ будто расплощивается, весь бълый, на бълой стънъ, почти невидимый. Дверь открывается. Заговорщики вбъгаютъ въ спальню.

ЯШВИЛЬ (освътивъ постель фонаремъ). Убъжалъ. НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Куда? Не въ окно же выскочилъ.

БЕНИГСЕНЪ (пощупавъ постель). Le nid est chaud, l'oiseau n'est pas loin. Спрятался.

Ищуть, заглядывають въ шкапы, подъ кресла, подъ столъ, подъ кровать.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (указывая подъ ширмы). Ноги! БИБИКОВЪ. Тъфу! Точно въ прятки играемъ... БЕНИГСЕНЪ (отодвигая ширмы). Онъ!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Да что съ нимъ такое? Будто не живой...

БЕНИГСЕНЪ. Ваше величество...

АРГАМАКОВЪ. Не слышитъ...

СКАРЯТИНЪ. Отъ страха ошалълъ — столбиякъ... НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. А вотъ посмотримъ...

Подносить фонарь къ лицу Павла и тихонько, однимъ пальцемъ дотрагивается до руки его. Павелъ, весь, съ головы до ногъ, вздрагиваетъ и отпрядываетъ отъ ствны, какъ будто хочетъ броситься на заговорщиковъ. Всъ отступаютъ.

ПАВЕЛЪ (быстро и невнятно, какъ въ бреду). Что?... Что?... Что?... Что?... Что?...

БИБИКОВЪ. Экая мерзость!... Господа, нельзя же такъ... Чортъ знаетъ что такое!... Кончайте скорфе!

БЕНИГСЕНЪ (Платону Зубову). Князь, отречение у васъ? Ступайте же, ступайте, говорите, какъ рѣшили. Да ну же, ну!...

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ (вытирая потъ съ лица). Сейчасъ... сейчасъ... я только немного...

БЕНИГСЕНЪ (подталкивая Платона Зубова). Да ну же, ступайте!... Э, чорть васъ дери!...

Платонъ Зубовъ выступаетъ впередъ, держа въ рукахъ Манифестъ.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Sire, nous venons au nom de la patrie... Нътъ, не могу... Дурно... Воды...

БЕНИГСЕНЪ (вырвавъ у Платона Зубова Манифесть). Ну васъ къ чорту! (Подойдя къ Павлу.) Ваше величество, вы арестованы...

ПАВЕЛЪ. Арестованъ? Арестованъ? Что значитъ — арестованъ?...

БЕНИГСЕНЪ. Арестованы и низложены. Государьнаслѣдникъ, Александръ Павловичъ, объявленъ императоромъ. На вашу жизнь никто посягнуть не осмѣлится: я буду охранять особу вашего величества. Предайтесь же намъ совершенно. Но въ случаѣ сопротивленія малѣйшаго, я не отвѣчаю...

ПАВЕЛЪ. Господи!... Господи!... Господи!... Что я вамъ сдёлалъ?...

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Четыре года тиранилъ, злодъй! ТАТАРИНОВЪ. Давно бы съ тобою покончить!

БЕНИГСЕНЪ. Господа, перестаньте! Мы пришли сюда для спасенія отечества, а не для низкаго мщенія. (Подавая Павлу Манифесть.) Sire, ayez l'obligeance de signer sur le champs cet acte d'abdication...

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Эхъ, генералъ, чего французитъ. Лучше мы по-русски... Ну-ка, Павелъ Петровичъ, добромъ говоримъ — отрекайся, а то, сударь, плохо будетъ!

ПАВЕЛЪ (подымая руки вверхъ, торжественно, внезапно измънившимся голосомъ). Я... я... я... помазан-

никъ Божій.... самодержецъ Всероссійскій.... Убейте, убейте!... Не отрекусь... Съ нами Богъ!... Съ нами Богъ!...

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Видите, совсемъ рехнулся. Что съ нимъ разговаривать?... Кончать надо!

СКАРЯТИНЪ. Не разбивши яицъ, не сдълаешь яичницы!

Толпа остальныхъ заговорщиковъ вбёгаетъ съ лёстницы въ прихожую. Шумъ, крики, смятеніе.

ГОЛОСА (въ прихожей). Бъгите! Бъгите! Бъгите! Спасайтесь!

БЕНИГСЕНЪ. Что такое?

ТАЛЫЗИНЪ (вбѣгая изъ прихожей въ спальню). Скоръе, скоръе! Кончайте! Караулъ идетъ!...

ПАВЕЛЪ (бросаясь къ двери). Караулъ! Караулъ! Помогите!...

БЕНИГСЕНЪ (со шпагою наголо, заступая дорогу Павлу). Restez tranquille, sire, il y va de vos jours!

ПАВЕЛЪ. Пустите! Пустите! Караулъ!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Чего орешь, сукинъ сынъ!...

Хватаетъ Павла за руку. Тотъ вырываетъ у него руку. Николай Зубовъ ударяетъ его кулакомъ по виску. Онъ падаетъ. Толпа изъ прихожей врывается въ спальню.

ГОЛОСА. Скорће! Скорће! Скорће! Идутъ! ПАВЕЛЪ (подымаясь). Помогите! Помогите, ребятушки!

Кн. Яшвиль кидается на Павла. Оба падають. На нихъ наваливаются другіе, передніе — на заднихъ, образуя на полу кучу копошащихся тътъ. Ширма опрокинута. Ночникъ погасъ. Свалка.

БЕНИГСЕНЪ. Стой! Стой!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Небось, братцы, Никола вывезеть! Бей!

ГОЛОСА. Бей! Смерть тирану!

ЯШВИЛЬ. Шпагу! Шпагу давай!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Зачъмъ шпагу? Ненадо крови — души!

ТАТАРИНОВЪ. Веревку!

АРГАМАКОВЪ. Веревки-то нъть...

СКАРЯТИНЪ. Подушками!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Гдв туть возиться!...

ТАТАРИНОВЪ. Шарфомъ!

СКАРЯТИНЪ. Вотъ!

ТАТАРИНОВЪ. Петлю!

СКАРЯТИНЪ. Готово!

НИКОЛАЙ ЗУБОВЪ. Надъвай!

СКАРЯТИНЪ. Выбился, чортъ!

ПАВЕЛЪ. Помогите! Помогите!...

ТАТАРИНОВЪ. Ну-же, тяни!

СКАРЯТИНЪ. Руку подсунулъ — не стянешь.

ПАВЕЛЪ. Ради Бога!.... Ради Бога!.... Помолиться!...

ТАТАРИНОВЪ. Стягивай! Стягивай! Стягивай! ПАВЕЛЪ Александръ! Александръ!

Занавъсъ.

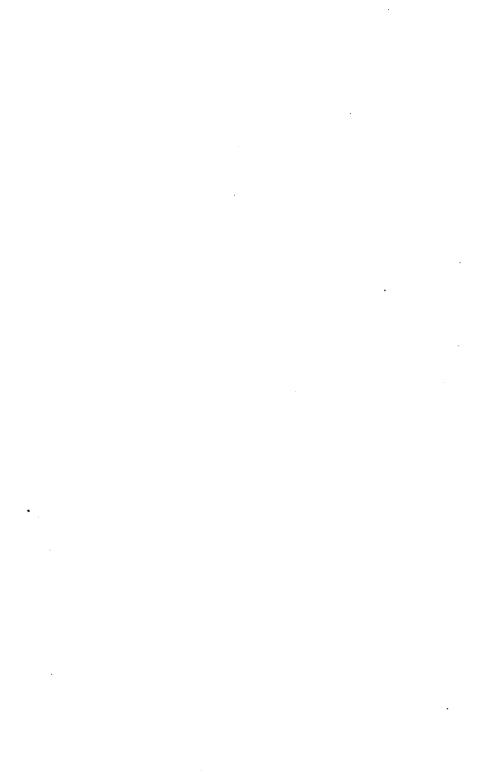

# Пятое дъйствіе

Вторая картина

Парадная лістинца Михайловскаго замка; гранитныя ступени между двумя баллюстрадами изъ сёраго сибирскаго мрамора и пилястрами изъ полированной бронзы. Двіз площадки, верхняя и нижняя; съ нижней — двіз лістицы между мраморными колоннами, направо, во дворъ замка, наліво, въ апартаменты Александра; съ верхней — дверь направо, въ апартаменты Павла, наліво, въ Тронную залу; въ глубиніз — большое окно-дверь на балконъ и площадь передъ замкомъ.

Ранее, еще темное утро. Потомъ свътаетъ.

Марія Өеодоровна. Александръ. Константинъ. Елизавета. Гр. Паленъ. Бенигсенъ. Талызинъ. Аргамаковъ. Кн. Яшвиль. Татариновъ. Скарятинъ. Маринъ. Полторацкій. Роджерсонъ. Гр. Головкинъ. Кн. Голицынъ. Нарышкинъ. Кушелевъ. Княгиня Ливенъ. Митрополитъ Амвросій. Духовникъ Исидоръ. Духовенство. Придворные чины. Камеръ-гусаръ. Истопникъ. Чиновникъ. Солдаты.

На лестнице — никого. Темнота. Тишина.

КАМЕРЪ-ГУСАРЪ (перебъгая верхнюю площадку справа налъво). Царя убили! Царя убили!

Опять долго никого. На нижнюю площадку справа выб'вгаетъ Марія  $\Theta$  е о доров на съраспущенными волосами, въ ночной рубашк'в, въ туфляхъ на босую ногу, въ шуб'в, накинутой на одно плечо, спадающей и волочащейся по полу. За нею — княгиня Ливенъ.

MAPIЯ ӨЕОДОРОВНА. Paulchen! Paulchen! Paulchen!

Взбътаетъ на верхъ по лъстницъ, спотыкается, падаетъ, теряетъ туфлю, встаетъ и бъжитъ дальше.

ЛИВЕНЪ. Ваше величество... погодите... туфля, туфля... ваше величество!...

Марія Өеодоровна убъгаеть направо; за нею — кн. Ливенъ. На нижнюю площадку справа входить поручикъ Полторацкій, за нимъ солдаты.

## ПОЛТОРАЦКІЙ. Ребята, за царя!

Полторацкій съ обнаженною шпагою взбъгаеть до середины лъстницы, за нимъ — солдаты. На верхнюю площадку справа выходять Паленъ и Бенигсенъ.

#### ПАЛЕНЪ. Караулъ, стой!

Солдаты останавливаются.

ПАЛЕНЪ. Его величество государь императоръ Павелъ I скончался апоплексическимъ ударомъ. Государь наслъдникъ Александръ Павловичъ изволилъ вступить на престолъ.

Молчаніе — потомъ глухой ропотъ солдать.

СОЛДАТЫ. Не върь, братцы, не върь.... Убили, убили!... Злодъи!...

ПАЛЕНЪ Смирно! (Полторацкому.) Извольте, поручикъ, сводить караулъ.

ПОЛТОРАЦКІЙ. Ваше сіятельство...

ПАЛЕНЪ. Молчатъ! Какъ вы смѣете, сударь, команды не слушаться?... (Солдатамъ.) Я васъ всѣхъ ужо, сукины дѣти... пикни только!

ПОЛТОРАЦКІЙ (солдатамъ). Смирно!

Ропоть стихаеть.

ПОЛТОРАЦКІЙ. На плечо!

Солдаты беруть на-плечо.

ПОЛТОРАЦКІЙ. На-право-кругомъ-маршъ!

Полторацкій и солдаты, сойдя по лістниць, уходять направо.

ПАЛЕНЪ. Уфъ! Еще минута и бросились бы на насъ... прескверная штука, неугодно ли стаканъ лафита!

БЕНИГСЕНЪ. Только покойникъ и спасъ.

ПАЛЕНЪ. Покойникъ?

БЕНИГСЕНЪ. Ну да, — вышколилъ такъ, что довольно скомандовать, чтобы стали машинами.

ГОЛОСЪ МАРІИ ӨЕОДОРОВНЫ (за дверью). Пустите! Пустите!

ПАЛЕНЪ. Что такое?

БЕНИГСЕНЪ (заглядывая въ дверь). Государыня.

ГОЛОСЪ Кн. ЯШВИЛЯ. Вытащите вонъ эту бабу! ГОЛОСЪ МАРІИ ФЕОДОРОВНЫ. Paulchen! Paulchen!... Ой-ой-ой...

БЕНИГСЕНЪ. Однако, не церемонятся... Видъли? ПАЛЕНЪ. А что?

БЕНИГСЕНЪ. Татариновъ схватилъ ее въ охапку и понесъ, какъ ношу.

На верхнюю площадку справа входить лейбъмедикъ Роджерсонъ.

ПАЛЕНЪ. А, докторъ. Ну что, какъ у васъ тамъ? РОДЖЕРСОНЪ. Раньше ночи не поспъемъ.

ПАЛЕНЪ. Что вы, сударь, помилуйте. Сегодня же надо выставить.

РОДЖЕРСОНЪ. Невозможно, графъ. Сами видетъ изволили, на что похожъ — узнатъ нельзя, такъ искалечили.

ПАЛЕНЪ. Мерзавцы! Какъ же, генералъ, хоть вы не удержали?

БЕНИГСЕНЪ. Удержишь ихъ! Звъри. Мертваго били. ПАЛЕНЪ. Что же дълать, докторъ, а?

РОДЖЕРСОНЪ. Сдълаемъ, что можемъ — только не торопите. Тамъ теперь два живописца работають...

ПАЛЕНЪ. Живописцы?

РОДЖЕРСОНЪ. Да, красять. Только, знаете, господа, съ мертвеца-то на мертвецѣ портретъ писать не очень пріятно. Старичекъ, учитель рисованія — изъ Академіи Художествъ привезли — такъ испугался, что едва параличь не хватилъ. Другой, помоложе, все храбрится. Только, если и онъ за эту ночь посѣдѣетъ, я не удивлюсь.... Что еще сказатъ-то я хотѣлъ?... Затѣмъ и пришелъ, да вотъ не вспомню... кажется, и у меня голова не въ порядкѣ... Да, да, за такія ночи люди сѣдѣютъ...

ПАЛЕНЪ. Успокойтесь, докторъ. А то, ежели всъ ны потеряемъ голову...

РОДЖЕРСОНЪ. Постойте-ка, дайте припомнить.... Ахъ, да, — языкъ! ПАЛЕНЪ. Языкъ?

РОДЖЕРСОНЪ. Ну да, что съ языкомъ дѣлатъ? Высунулся, распухъ — никакъ въ роть не всунешь — придется отрѣзатъ...

ПАЛЕНЪ. Ну будеть, будеть! Ступайте, дълайте, что хотите, — только, ради Бога, оставьте насъ въ поков и кончайте скорве.

Роджерсонъ уходить. Поручикъ Маринъ входить на нижнюю площадку слъва.

МАРИНЪ. Его величество.

ПАЛЕНЪ. Не пускать! Сказать, что нельзя...

МАРИНЪ. Говорили — не слушаеть, плачеть, рвется сюда — не удержишь — руки на себя наложить хочеть... Да воть и самь.

Александръ взбъгаеть по лъстницъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Батюшка! Батюшка! Батюшка!

Хочеть войти въ дверь направо. Паленъ не пускаеть.

ПАЛЕНЪ. Ваше величество, государь родитель...

АЛЕКСАНДРЪ. Вы его...

ПАЛЕНЪ. Скончался.

АЛЕКСАНДРЪ. Убили.

Падаеть безъ чувствъ на руки Бенигсена и Палена.

ПАЛЕНЪ. Доктора!

Маринъ выбъгаеть и тотчасъ возвращается съ Роджерсономъ. Александра кладутъ на полъ и стараются привести въ чувство.

ПАЛЕНЪ. Ну, что?

РОДЖЕРСОНЪ. Надо быть осторожное, графъ, а то можеть скверно кончиться... Пока отнести бы въ спальню.

ПАЛЕНЪ. Несите.

МАРИНЪ (въ дверь направо). Ребята, сюда!

Входять караульные солдаты.

МАРИНЪ. Подымай! Легче, легче!

Маринъ, Роджерсонъ и солдаты сносять на рукахъ Александра по лъстницъ. Всъ уходять. Лъстница долго остается пустою. Свътаеть. Въ окнъ ясное зимнее утро, голубое небо и первые лучи солнца. — На нижнюю площадку справа входять Истопникъ и Чиновникъ.

ЧИНОВНИКЪ. Умеръ ли? Точно ли умеръ, а? ИСТОПНИКЪ. Да говорятъ же, умеръ, Өома Невърный!

ЧИНОВНИКЪ. А бальзамировать будутъ?

ИСТОПНИКЪ. Сейчасъ потрошать, а къ вечеру и бальзамируютъ.

ЧИНОВНИКЪ. Значитъ, умеръ. Слава Те, Господи!... (Крестится.) Аллилуйя, аллилуйя и паки аллилуйя! Съ новымъ государемъ, кумъ! Поцълуемся...

ИСТОПНИКЪ. Ну тебя, отстань! Вишь, нализался...

ЧИНОВНИКЪ. Выпилъ, братъ, естъ грѣхъ, да какъ на радостяхъ-то не выпитъ. Весь городъ пьянъ — въ погребахъ ни бутылки шампанскаго. А на улицахъ-то народу тъма тъмущая — снуютъ, бѣгаютъ, — словно ошалѣли всѣ — обнимаются, цѣлуются, какъ въ Свѣтлое Христово Воскресеніе. И денекъ-то выдался свѣтлый такой — то все была слякотъ да темень, а нынче съ утра солнышко, будто нарочно для праздника. Ну, да и подлинно, праздникъ — Воскресеніе, Воскресеніе Россіи!... Ура!

ИСТОПНИКЪ. Тише ты! Услышатъ — долго ли до гръха — бъды съ тобой наживешь...

ЧИНОВНИКЪ. Небось, кумъ, теперь — свобода... Иду я давеча сюда по Мойкъ, а навстръчу офицеръ гусарскій по самой середин'в панели верхомъ скачеть да кричить: «Свобода! Гуляй душа, — все позволено!»

ИСТОПНИКЪ. Рано пташечка запъла, какъ бы кошечка не съъла... Да ну-же, ступай — слышишь, идутъ...

> Истопникъ и Чиновникъ уходять направо. Роджерсонъ и Маринъ входять на нижнюю площадку слъва.

МАРИНЪ. Пойду, доложу его сіятельству.

РОДЖЕРСОНЪ. Попросите же, чтобъ графъ поосторожнъе, а то, ежели опять, какъ давеча, — я ни за что не отвъчаю — разсудка можетъ лишиться.

МАРИНЪ. Слушаю-съ.

Маринъ, взойдя по лъстницъ, уходить направо. Роджерсонъ — налъво. Кн. Платонъ Зубовъ и оберъ-церемоніймейстеръ графъ Головкинъ входять на верхнюю площадку слъва.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Всъмъ чинамъ военнымъ и гражданскимъ въ Зимній дворецъ, въ Большую церковь съвзжаться для учиненія присяги. Митрополита повъстить не забудьте.

ГОЛОВКИНЪ. Митрополить внизу въ церкви ждеть. ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Зачъмъ? Кто просилъ?

ПЛАТОН БУБОВ Б. Зачемъ г кто просилъ г ГОЛОВКИНЪ. Самъ прівхалъ. Панихиды служить.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Панихиды не будеть, пока тѣла не выставять. Такъ и скажите дураку — пусть во дворецъ ѣдетъ.

ГОЛОВКИНЪ. Слушаю-съ.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Eh bien, comte, qu'est ce qu'on dit du changement?

ГОЛОВКИНЪ. Mon prince, on dit que vous avez eté un des romains.

ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Да, дъло было жаркое — потрудились мы на пользу отечества...

Уходять. Александръ входить на нижнюю площадку слъва. Елизавета и Роджерсонъ ведуть его подъ руки.

РОДЖЕРСОНЪ. Потихоньку, потихоньку, ваше величество. Присядьте, отдохнуть извольте...

Камеръ-лакей приносить стуль и уходить. Александръ садится. Елизавета даетъ ему нюхать спирть.

АЛЕКСАНДРЪ. Ничего... прошло... Только вотъ голова немного... Все забываю... Что, бишь, я говорилъто, Лизанька? А?

ЕЛИЗАВЕТА. Объ отречени, Саша.

Роджерсонъ, взойдя по лістниці, уходить направо.

АЛЕКСАНДРЪ. Да, отреченіе... А ты мит что? Воть опять забыль...

ЕЛИЗАВЕТА. Я говорила, что сейчасъ нельзя, послъ ...

АЛЕКСАНДРЪ. Послѣ... послѣ... всю жизнь... всегда — каждый день, каждый часъ, каждую минуту — тоже, что сейчасъ вотъ — это, это — и больше ничего... Какъ съ этимъ жить, какъ съ этимъ царствовать? Ты знаешь?... Я не знаю... я не могу... пустъ кто можетъ... а я не могу... не могу... не могу!...

ЕЛИЗАВЕТА. Что же дълать, Саша? Надо.

АЛЕКСАНДРЪ. Надо... и нельзя — опять, какъ тогда, помнишь? — надо и нельзя, нельзя и надо. Что-жъ это такое, Господи?... Сойти бы съ ума, что ли... не думать, не помнить... забыть... О-о-о!... Нътъ, не забудешь... Годы пройдуть, въчность пройдетъ, а это — никогда, никогда, никогда!...

Елизавета становится на кольни, обнимаеть и цълуеть голову Александра.

ЕЛИЗАВЕТА. Ну полно же, полно... Сашенька... родненькій!...

АЛЕКСАНДРЪ. Хорошо... не буду... Только что еще сказать то я хотвлъ? Что, бишь, такое?... Да, да... власть отъ Бога... н в сть бо власть аще не отъ Бога. А знаешь, Лизанька, ввдь туть что-то неладно... А ну, какъ не отъ Бога власть самодержавная? Ну, какъ туть мъсто проклятое — станешь на него и провалишься?... Проваливались всъ до меня — и я провалюсь... Ты думаешь, съ ума схожу, брежу?... Нъть, я теперь знаю... Туть, говорю, чортъ къ Богу близко, близехонько — Бога съ чортомъ спутали такъ, что не распутаешь.

Марія Өеодоровна входить на нижнюю площадку справа. Она въ утреннемъ шлафрокѣ, волосы неубраны, на головѣ шаль.

## АЛЕКСАНДРЪ. Матушка!

Подходить къ Маріи Өеодоровнів, хочеть обнять ее, но, взглянувъ ей въ лицо, отступаеть. Она смотрить на него пристально, какъ будто не узнаеть.

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. А-а, ваше высочество ... ваше величество ... Вы — здёсь ... А тамъ были? ... Нѣтъ? ... Я оттуда сейчасъ. Все не пускали ... Заднимъ ходомъ прошла — караулъ поставитъ забыли ... Видёла ... Ступайте же и вы, посмотрите ... Онъ тамъ ... да точно ли онъ, не знаю ... трудно узнатъ ... Что они съ нимъ сдёлали? Набёлили, нарумянили, что ли? ... Шляпу надёли криво ... Никогда онъ такъ не носилъ ... А подъ шляпою что? ... Посмотрётъ хотёла — не позволили ... Можетъ быть, позволятъ вамъ ... Ступайте же. Васъ ждутъ — корону принесли и васъ ждутъ, чтобы вы на него возложили, а потомъ съ него — на себя, на себя ... корону ...

АЛЕКСАНДРЪ. Матушка! Матушка!

МАРІЯ ӨЕОДОРОВНА. Теперь васъ поздравляю: вы — императоръ!

АЛЕКСАНДРЪ. О-о-о!...

Падаеть на кольни, закрывъ лицо руками. Марія Өеодоровна, не взглянувъ на него, проходить мимо, нальво. Елизавета и Роджерсонъ бросаются къ Александру, подымають и усаживають. Паленъ, Бенигсенъ, Аргамаковъ, Талызинъ, Депрерадовичъ, Николай Зубовъ, Татариновъ и другіе заговорщики входять на верхнюю площадку.

АРГАМАКОВЪ (тихо Палену). Ваше сіятельство, въ Преображенскомъ неладно.

ПАЛЕНЪ. Что такое?

АРГАМАКОВЪ. Шумятъ, команды не слушаютъ: «Покажите, говорятъ, государя покойнаго, а то присягатъ не будемъ.»

ПАЛЕНЪ. Сейчасъ нельзя — тамъ не убрано...

АРГАМАКОВЪ. Какъ бы не вышло бъды, ужь очень бунтуютъ...

ПАЛЕНЪ (тихо). Подождите, приберемъ немного и пустимъ два ряда, покажемъ издали... Чортъ съ ними, коли такъ преданы, — пускай наглядятся!

Съ площади доносятся стукъ барабана, звуки трубъ, возрастающій гуль голосовъ, крики войскъ. Заговорщики въ смятеніи — приходять, уходять, бъгаютъ, кричать, машутъ руками, указывають и заглядывають въ окна.

ГОЛОСА ЗАГОВОРЩИКОВЪ. Слышите? Бунтъ! Бунтъ! Чего же смотрите?... Гдѣ государь?... Государя къ войскамъ... Скорѣе! Скорѣе!

> Паленъ, Бенигсенъ, Николай Зубовъ, Татариновъ и другіе заговорщики сбъгають по лъстниць и окружають Александра.

ПАЛЕНЪ. Ваше величество, пожалуйте... Что такое? Опять обморокъ?...

ЕЛИЗАВЕТА. Ничего, пройдеть. Погодите минутку... ПАЛЕНЪ. Ждать нельзя. Если государь въ войскамъ не выйдетъ тотчасъ же, можетъ быть бунтъ... Пожалуйте, ваше величество.

АЛЕКСАНДРЪ. Ненадо! Ненадо! Ненадо!...О-о-о!... ПАЛЕНЪ. Полно, полно, государь! Не время теперь. Благополучіе сорока милліоновъ людей зависить отъ вашей твердости. Пожалуйте, пожалуйте же, ваше величество!—

Паленъ и Бенигсенъ съ одной стороны, Николай Зубовъ и Татариновъ — съ другой, беруть Александра подъ руки и ведуть, какъ будто насильно тащать, вверхъ по лъстницъ. На верхней площадкъ открывають стеклянную дверь на балконъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Ненадо! Ненадо!... О-о-о!... Что я скажу имъ, что я скажу?...

ПАЛЕНЪ. Скажите только: «государь императоръ скончался ударомъ — все при мнѣ будеть, какъ при бабушкѣ.» Но, ради Бога, повеселѣе, ваше величество — нельзя же такъ ... Слезки-то, слезки вытереть извольте. Ну, съ Богомъ!

Александръ выходить на балконъ.

ВОЙСКА (съ площади). Ура! Ура! Ура! Ура!

Великій князь Константинъ, оберъ-перемоніймейстеръ гр. Головкинъ, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ, адмиралъ Кушелевъ и другіе придворные въ парадныхъ мундирахъ выходять на верхнюю площадку слъва. На нижнюю справа — дворцовые караулы Семеновскаго, Преображенскаго, Лейбъ-гренадерскаго, Кавалергардскаго, Конногвардейскаго и другихъ полковъ со знаменами и штандартами. Караулы становятся по объимъ сторонамъ лъстницы съ эспантонами наголо.

АЛЕКСАНДРЪ (съ балкона). Государь императоръ скончался... все при мнъ будеть, какъ при бабушкъ...

ВОЙСКА (съ площади). Ура! Ура! Ура! Ура!

ТАЛЫЗИНЪ (указывая на Александра). Точно ангелъ въ лазури небесной паритъ!

ЛЕПРЕРАДОВИЧЪ. А солнце-то, солнце — се Александровыхъ дней восходящее солнце!

КОНСТАНТИНЪ (Кушелеву, указывая на заговорщи-Я бы ихъ всёхъ повёсилъ!... А впрочемъ, наковъ). плевать . . .

> На верхней площадкъ толпа разступается; митрополить Амвросій съ духовенствомъ входитъ справа.

ГОЛОВКИНЪ. Пожалуйте, владыка, карету подали. АМВРОСІЙ. Иду, иду — только воть государя поздравить.

Александръ выходить съ балкона.

АМВРОСІЙ (подойдя къ Александру и благословляя его). Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго.

> Александръ опять, какъ давеча, падаеть на колъни, закрывъ лицо руками.

АМВРОСІЙ (положивъ руки на голову Александра). Благочестивъйшаго, самодержавнъйшаго, великаго государя нашего, императора Александра Павловича спаси, Господи, и Силою Твоею возвеселится царь и о спасеніи помилуй. Твоемъ возрадуется. Положилъ еси на главъ его вънецъ оть камене честна, даси ему благословение во въки въковъ. Аминь.

ПАЛЕНЪ. Господа, въ Зимній дворецъ. Владыка, пожалуйте, ваше величество.

> Паленъ и другіе заговорщики беруть Александра подъ руки и сводять по лестнице, какъ будто несутъ на рукахъ. Онъ идетъ съ опущенной головой, съ мертвенно бладнымъ ли

цомъ, едва передвигая ногами. Караулъ, отдавая честь императору, склоняють къ ногамъ его знамена и штандарты. Съ площади слышатся «Ура!» и военная музыка — Екатерининскій маршъ:

Славься, славься симъ, Екатерина, Славься, нъжная къ намъ мать.

ВСЪ. Ура! Ура! Ура, Александръ! ГОЛИЦЫНЪ (тихо Нарышкину). Не на престолъ, будто, а на плаху ведутъ.

НАРЫШКИНЪ. Еще бы! Дъдушкины убійцы позади, батюшкины — впереди, а рядомъ, можетъ быть, его собственные убійцы...

ТАЛЫЗИНЪ (заговорщикамъ). Господа, слышали, Аракчевъ здѣсь — у государя просить аудіенціи.

ДЕПРЕРАДОВИЧЪ. А вотъ посмотримъ, приметъ ли ... ПЛАТОНЪ ЗУБОВЪ. Какъ не принять? Рубашкамито съ тъла помънялись недаромъ, братья названные.

БЕНИГСЕНЪ. Помяните слово мое, господа: умеръ Павелъ, живъ Аракчеевъ — умеръ звёрь, живъ звёрь.

КУШЕЛЕВЪ (забътая впередъ и становясь на колъни передъ Александромъ). Благословенъ Грядый во имя Господне! Осанна въ вышнихъ!

ВСЪ. Ура! Ура! Ура, Александръ!

Занавъсъ.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

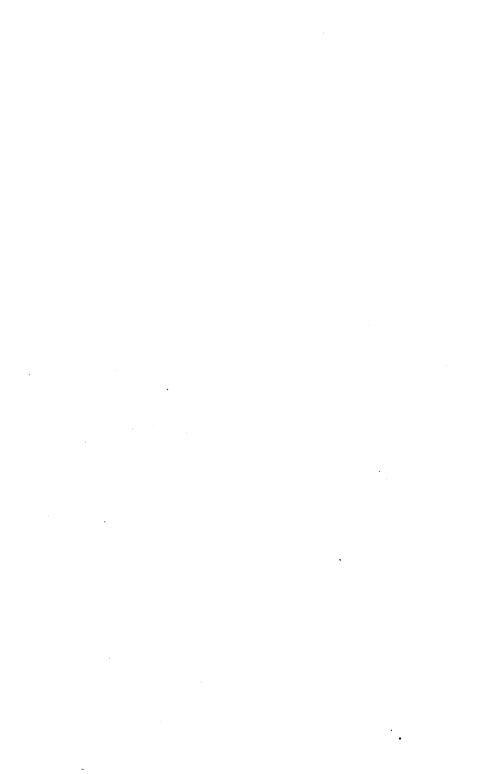

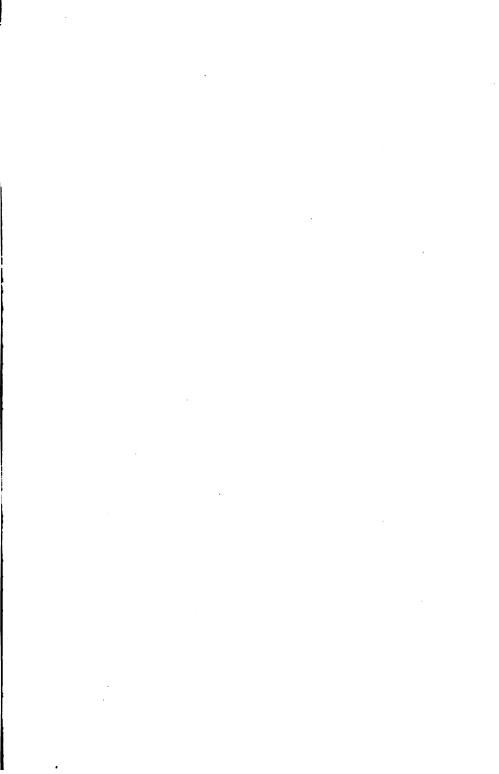

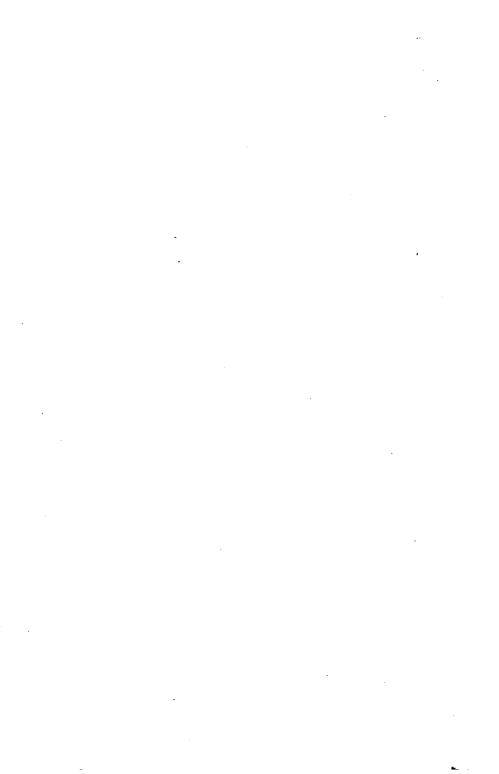

.

# BÜHNEN- UND BUCHVERLAG RUSSISCHER AUTOREN J. LADYSCHNIKOW, BERLIN W. 15., Unlandstr. 52.

# Поступили въ продажу:

| The second of the second of             |                              |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Максинъ Горькій.                        | Леопидъ Андреопъ.            |  |  |
| Мать. Романь 4,- м.                     | Cansa (Ignis Sanat.) 2, - si |  |  |
| Дати солица 2,- ,,                      | Къ звъздамъ 1,50 "           |  |  |
| Варвары 2,— "                           | Жизнь Чеповіна 1,50 "        |  |  |
| Враги 2,- "                             | Царь-Голодъ 1,50 "           |  |  |
| Дачники 2,- "                           | Іуда Испаріоть и др. 1,50 y. |  |  |
| Въ Америкъ 1,50 "                       | Жизнь Воснаїв Он-            |  |  |
| Тюрьма 1,50 "                           | вейскаго 1,50 ,              |  |  |
| Букоемовъ. Д'явочка —,90 п              | Красный смежь . 1,20 "       |  |  |
| Разск. Филиппа Вас,90 ,,                | Тьма 1,20                    |  |  |
| А. П. Чеховъ,90 "                       | Губернаторъ 1,20 "           |  |  |
| Человыкъ                                | Провлятів звіря 1,-          |  |  |
| 9-е апвара —,60 ,,<br>Товарищъ! —,50 ,, | Такъ было                    |  |  |
| Товарищъ!                               | Христіане                    |  |  |
| Прекрасная Франція — 50 "               | Елеазара                     |  |  |
| Король республики - 50 "                |                              |  |  |
| Жренъ морали                            | Скиталецъ.                   |  |  |
| Хознева жизни50 "                       | Полевой судь — 50 п          |  |  |
| Русскій дарь —,50 эт                    | Пьсь разгорался . , —,50 ,   |  |  |
| Солдаты 1,-                             | Огарии (Распродано). —       |  |  |
|                                         | Давидъ Айзнанъ.              |  |  |
| Евгеній Чириковъ.                       | Терновый кусть 1,50          |  |  |
| Мунчини 2,— "                           |                              |  |  |
| Митежники 1,50 "                        | B. Bepecaers.                |  |  |
| Легенда стараго замна 1,50 "            | Честныма путема . 1;         |  |  |
| Enper 1,50 ,,                           |                              |  |  |
| Красные отни 1,- "                      | И. Гаринъ.                   |  |  |
| На порукахи 1,- "                       | Kopelicula emana , 2,- ,,    |  |  |
| "Товарищъ"                              | Левъ Дейчъ.                  |  |  |
| На порога жизня . — 60 "                | Termpe noobra . 2,50         |  |  |
| Семенъ Юшкевичъ.                        |                              |  |  |
| Photosak D                              | Осинь Дымонь.                |  |  |
| Голода 2, — у.                          | Кажитий день                 |  |  |
| Пропогъ 2,— "                           | Кв. С. Д. Урусовъ.           |  |  |
| Espen                                   |                              |  |  |
| Дина Гланиъ 1,50 "                      | Записки Губериа-             |  |  |
| Чукая 1,— "                             | тора                         |  |  |
| - 1                                     |                              |  |  |



# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

1 De'50 HH MAY 9 1968 57 6 Aug'62MV REC'D LD JUL 24 1962 DESCRIC ILO 04 94 MAY 1 2 1966 7 6 OF BY WELL SAIDS SEP 25 1967 REC'D SEP 16'67-12 M LOAN DEPT. LD 21-100m-11,'49 (B7146s16) 476



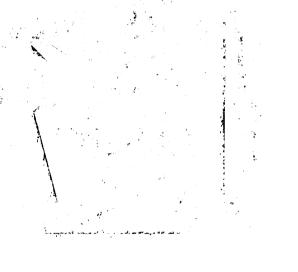



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

1 De'50 HH MAY 9 1968 57 6 Aug'62MV KEC'D LD JUL 24 1962 MAY 12 1955 7 6 1000494 21 21 31 31 31 19 0 SEP 25 1967 REC'D SEP 16'67-12 M LOAN DEPT.

LD 21-100m-11,'49 (B7146s16) 476





### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

1 De'50 HH MAY 9 1968 57 6 Aug'62 MV JUL 24 1962 THE RES 04 94 MAY 12 10517 6 # 27 W Z 3 AD FO SEP 25 1967 REC'D SEP 16'67-12 M LOAN DEPT.

LD 21-100m-11,'49 (B7146s16)476



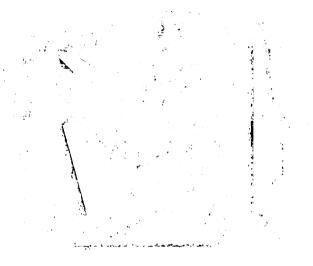

